Bellinskii, Vissarion Brigor'evich
Sochineniia

## DUKE UNIVERSITY



LIBRARY

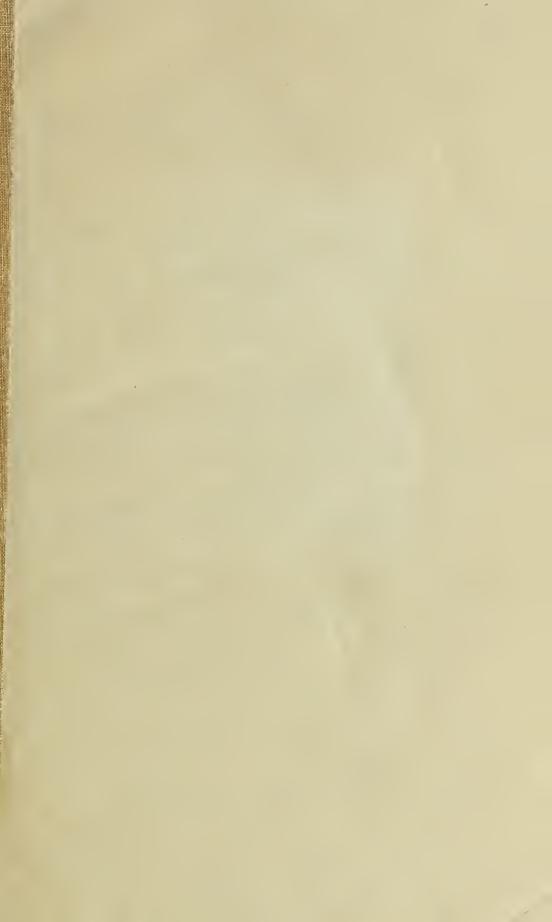



791.7

bodienentia

# СОЧИНЕНІЯ

# B. F. BEJUHCKAFO.

Belinskii; V.G.

Статьи о Лермонтовъ.

изданіе книгопродавца п. м. лесмана. 1900. THERRIPOD

DYL BURNIES -



Мелитоноль, Тине-Интографія Л. Л. ЛИВЕРИАНА.

#### СТИХОТВОРЕНІЯ М. ЛЕРМОНТОВА.

Санктпетербургъ. 1840.

Теперь гонись за жизнью дивной И каждый мигъ въ ней воскрениай, На каждый звукъ ея призывный Отзывной пъсныо отвъчай!

Веневитиновъ.

Всв говорять о поэзін, всв требують поэзін. Повидимому, это слово для всёхъ имбетъ такое ясное и определенное значеніе, какъ, напримъръ, слово "хлъбъ", или еще болье - слово "деньги". Но когда только двое начнутъ объяснять одинъ другому, что каждый изъ нихъ разумъетъ подъ словомъ "поэзія", то и выходить на повърку, что одинъ называетъ поэзіею воду, дрогой -- огонь. Что-жъ. если бы всь то такъ называемые любители поэзіи заговорили о предметь своей любви! Это была бы настоящая картина вавилопскаго см'вшенія языковъ! И очень естественно: если трудно опредівлить поэзію ученымъ образомъ, то еще труднье намекнуть на ея значение повседневнымъ языкомъ общества, всемъ и каждому равно понятнымъ. Если бъ вамъ и удалось это, вы все-таки удовлетворите только людей, которые съ вами симпатизирують, которые одинаково съ вами настроены. Въ самомъ дель, если я подъ сло-"поэзія" разум'ью разм'ьренныя и заривменныя заключающія въ себъ правила добронравія и добродьтели, то какъвы убъдите меня, что поэзія есть воспроизведеніе, живопись явленій жизни?—Если я подъ словомъ "идеализированіе" разумью предтавленіе двиствительности совсвив не такъ, какъ она есть, -ходуи мыслей, дыбы чувства, то какъ увърите вы меня, идеализированіе" дъйствительности есть только подчиненіе взятыхъ зъ нея матеріаловъ изв'єстной ціли, извлеченіе казать, ел сущности и сочленение въ живое и ограническое целое азнородныхъ, повидимому, частей? - Если я подъ словомъ "вдохновеіе" разумью нравственное опьянеіе, какъ бы отъ пріема опіума ли дъйствія виннаго хмеля, изступленіе чувствь, горячку страсти, оторыя изставляють непризваннаго поэта изображать предметы ь какомъ-то безумномъ круженіи, выражаться дикими, натянутыми разами, неестественными оборотами рѣчи придавать.

внизь, смотря по тому, съ котораго конца будете смотръть на нее. Поэзія первоначально воспринимается сердцемь, и уже имъ передается головъ. Потому, чье сердце жестко и черство отъ природы для воспринятія впечатльній изящнаго, окружите его съ малольтства произведеніями искусства, толкуйте ему цьлую жизнь о поэзіи, онъ пріобрьтетъ только навыкъ къ ея формамъ и пріучится судить о ихъ внышей отдълкь; но сущность творчества навсегда останется для него тайною, которой онъ и подозрьвать не будетъ. И такихъ людей, чуждыхъ поэзіи по натуръ своей, несравненно больше чымъ людей, одаренныхъ инстинктомъ изящнаго. Почему же это? Потому же, почему число художниковъ относистя къ толиъ, какъ единица къ милліону. — А почему же существуетъ это отношеніе? На такой вопросъ даетъ превосходный отвътъ Моцартъ Пушкина, говоря Сальери:

Когда бы всё такъ чувствовали силу Гармоніп! Но пётъ: тогда бъ не могъ И міръ существовать; никто бъ не сталъ Заботиться о нуждахъ низкой жизни; Всё предались бы вольному искусству. Насъ мало избранныхъ счастливцевъ праздныхъ, Пренебрегающихъ презрённой пользой, Единаго прекраснаго жрецовъ.

Обыкновенно толпа такъ же холодна и равнодушна къ искусству, какъ привержена и предана польз'в; — и поэтъ имбетъ полное право, въ порыв'ъ благороднаго негодованія, отв'ячать на ея безсмысленные крики:

Молчи, безсмысленный народъ, Педенщикъ, рабъ нужды, заботъ! Несносенъ миѣ твой ропотъ дерзкій. Ты червь земли, не сынъ небесъ; Тебѣ бы пользы все—на вѣсъ Кумиръ ты цѣнишь Бельведерскій. Ты пользы, пользы въ немъ не зришь. Но мраморъ сей вѣдь богъ!. Такъ что же! Печной горшокъ тебѣ дороже; Ты пищу въ немъ себѣ варниь...

Но чёмъ равподушнёе и холоднёе толпа къ дёлу искусства, тёмъ выше и поразительнёе торжество искусства надъ толпою: повольно подчиняюсь вліянію избранниковъ природы, оно признаеть ого автономію\*), не смотря на его "неточность", и тёмъ самымъ дёлаеть явнымъ единодержавіе разума И поэтъ, существо, называющее

<sup>\*)</sup> Автонимія есть право предмета, основанное не на визинихъ уваженіяхъ, какъ-то: пользъ, предапін (traditio) или постороннемъ автори теть, но на сущности самого предмета.

пользу—этотъ идоль толпы—презрѣнною, поэтъ возбуждаетъ къ себѣ суевѣрное удивленіе толпы, сбираютъ дань ея рукоплесканій возбуждаетъ въ ней восторгъ своимъ появленіемъ. Это такое явленіе, передъ которымъ поневолѣ задумается самый жаркій поклонникъ "полезнаго", постигшій всю глубину "точно" премудрости,

Итакъ, оставимъ въ сторонъ всъхъ враговъ изящнаго; забудемъ о равнодушіи толпы къ дёлу искусства и не будемъ бояться, что один насъ не поймуть, другіе съ нами не согласятся, а третьи будутъ надъ пами смѣяться—н возвратнися къ вопросу, которымъ мы начали статью: что такое поэзія? Только во дни кипучей и неискущенной опытами жизни юности человъку сродно питатъ благородное, но пе сбыточное желаніе— ув'єрнть весь св'єть въ истин'є своихъ уб'єжденій, одинаковымъ языкомъ и съ одипаковымъ жаромъ говорить со всеми о томъ, что доступно только некоторымъ, и огорчаться, что нѣкоторые не понимають того, чего и не дано, ■ не нужно имъ понимать... Будемъ говорить для веѣхъ и всѣмъ, но будемъ надъяться только на отзывъ немногихъ. . И что жъразвѣ не великое счастіе—пробудить полетъ къ высокому въ пной дремлющей душъ? развъ не великое счастія родить въ себъ сочувстіе въ сердцъ, котораго мы никогда не знали и пе узноемъ, которое живеть, можеть быть, въ далекомъ отъ насъ уголку этого міра, но которое отъ нашихъ строкъ забьется въ ладъ съ нашимъ сердцемъ и, въ общемъ человъческомъ интересъ, сознаетъ свое родство съ нами по духу, въ ознаменование торжества духа надъ условіями пространства и времени!...

Что же такое поэзія?—спрашиваете вы, желая услышить рѣшеніе интереснаго для васъ вопроса или, можеть быть, лукаво желая иривести насъ въ смущеніе отъ сознапія нашего безсилія рѣшить етоль важный и трудный вопросъ... То или другое—все равно; но прежде, чѣмъ мы вамъ отвѣтимъ, сдѣлаемъ вопросъ и вамъ, въ евою очередь. Скажите: какъ назвать то, чѣмъ отличается лицо человѣка отъ восковой фигуры, которая чѣмъ съ большимъ текусствомъ сдѣлана, чѣмъ похожѣе на лицо живоге человѣка,—тѣмъ большее возбуждаетъ въ насъ отвращеніе? Скажите: чѣмъ отличается лицо живого человѣка отъ лица покойника?—Вѣдь форма одинаково правильна въ томъ и другомъ, тѣ же части и та же соотвѣтъвенность и стройность въ частяхъ! Отчего эти глаза такъ свѣтлы, такъ полны смысла и разумности, что вы читаете въ нихъ какуюто мысль, что они какъ будто хотятъ сказать вамъ что-то задушевное в любовное; а тѣ—такъ тусклы, стеклянны?... Дѣло ясное; въ

первыхъ есть жизнь, а во вторыхъ ея нътъ. Но что же такое эта "жизнь"? Мы знаемъ процессы человъческого тъла, знаемъ, что жизнь человѣка въ его организмъ, что она продолжается вивсть съ обращениемъ крови въ его жилахъ и прекращается вмъстъ съ прекращениемъ кровообращения; но иы знаемъ также, что нашъ организмъ не машина, которая заводится или останавливается, полобно часамъ. чрезъ извъстное колесо или извъстный органъ. И чемъ дальше углубимся мы въ таинство огранизма, чемъ, повидимому, ближе будемъ къ тайнъ жизни, - тъмъ на самомъ дъль будемь дальше отъ нея, тымь неуловимые будеть она для насъ, Но мертвые бывають и между живыми, такъ же, какъ и живые между мертвыми, ибо что жизнь для животнаго, то смерть для человъка: что жизнь для прокеза, то смерть для европейца; жизнь для раба житейскихъ нуждъ и пользы, который ничего не видить дальше удовлетворенія потребностямь голода и или мелкаго тщеславія, то смерть для человъка иыслящаго и чувствующаго. И что существуеть въ идев, то выражается въ формахъ: посмотрите, какое животное лицо у этого сонными и мутными глазами, съ апатическимъ выражениемъ,толстаго, одержимаго одышкою, сейчасъ только илотно покушавшаго, -- и посмотрите, какимъ огнейъ сверкаютъ черные глаза этаго худощаваго, бледнолицаго человека, какая подвижность въ его физіономін, сколько страсти въ его голось! Не правда ли, первый — нертвецъ; другой — полонъ жизни? Но жизнь безконечно разнообразна въ своихъ проявленіяхъ. Тигръ полонъ жизни въ сравнении съ черепахою, но жизнь его все-таки чисто ограническая, животная; ея источникъ-горячая кровь, обильные электричествомъ нервы. Такъ и въ иномъ человъкъ много жизни, но эта жизнь не покоряеть вась себъ неотразимымъ обаяніемъ, и вы сказать ей:

> Въ ней признака небесъ напрасно не ищи: То кровь кипитъ, то силъ избытокъ! Скоръе жизнь свою въ заботахъ истощи, Разлей отравленный напитокъ!

Безконечное разстояніе раздівляеть человіть страсти оть человіть человіть но еще большее разстояніе раздівляєть человіть, оставшагося при одномъ непосредственномъ чувстві, отъ человіть, въ которомъ рабскій инстинкть, хотя бы даже и благородныхъ наклонностей, перешелъ въ свободное сознаніе, котораго чувство просвітлено мислію. Нигді жизнь пе является столько жизнію,

какъ въ сферъ духовныхъ интересовъ и разумнаго сознанія, которые движуть волею человъка и поддерживають ея непстощимую дъятельность: это самый пышный цвъть жизни, ея высшее развитіе, ея высшая ступень, это жизнь по превосходству; въ сравненіи съ нею всякая другая, низшая степень жизни есть настоящая смерть. Но жизнь всегда жизнь, въ чемъ бы ни проявлялась она, на какой бы степени развитія ни стояла. Непзм'єримо разстояніе, раздъляющее духовную жизнь генія отъ безсознательныхъ явленій природы, но и въ природъ, даже на самыхъ низшихъ ступеняхъ ея развитія, жизнь является святымъ и великимъ таннствомъ. Духъ человъческій съ безграничнымъ упоеніемъ прислушпвается къ прозябанію дольней лозы, къ подводному ходу морского гада, къ шелесту листьевь, колеблемых въ знойный полдень летнимъ ветеркомъ: онъ сознаетъ съ ними свое родство; онъ чуетъ въ нихъ незримое присутствіе, слышить въ нихъ візніе того же безсмертнаго духа жизни, который, подобно огню Прометееву, живить и его собственное существование. Для живого человъка природа всюду является одушевленною: онъ слышить ея голось и въ безмолвномъ образовании металловъ, въ таинственной лабораторіи недръ земныхъ, и въ завываніи в'тра — тамъ, у полюсовъ, въ царств' в в'чной зимы и смерти, на звонкихъ льдахъ воздымающаго пушистые вьюги, въ приливь и отливь водъ она видить какъ бы тяжелое, напряженное дыханіе исполинской груди съдого старца-океана... Полонъ таинственной думы для души нашей черньющійся вдали лъсъ, подходимъ мы къ нему, нами невольно овладеваетъ какая-то детская робость, какой-то инстическій, но полный обаянія ужась, —и мы повторяемъ съ поэтомъ.

> О чемъ щумитъ сосновый лѣсъ? Какія въ немъ сокрыты думы? Ужель въ его холодномъ царствѣ Затаена живая мысль?

Порой, во тьмѣ пустынной ночи, Былыхъ вѣковъ живыя тѣни Изъ глубины его выходятъ И на людей наводятъ страхъ. Съ приходомъ дня уходятъ тѣни Слѣдовъ ихъ нѣтъ; лишь на вершинахъ Одинъ туманъ, да въ темной грусти Ночь бесразсвѣтная лежитъ... Какая жъ тайна въ дикомъ лѣсѣ Такъ безотчетно насъ влечетъ, Въ забвенье погружаетъ чувство И тайны новыя рождаетъ въ немъ?... Ужели въ насъ духъ вѣчной жизни

Такъ безсознательно живетъ, Что въ царствъ безотрадной смерти Свое величье сознаетъ...

Ивть, не безсознательность, но чувство своего сродства, своей общности, своего тождества со всвять великимъ царствсиъ жизни заставляетъ нашъ духъ видъть свое отражение въ таинственныхъ явленияхъ природы!... Иовидимому, отторгиутый отъ общаго своею индивидуальностию, ставши въ человъкъ личностию—духъ нашъ тъмъ живъе и глубже чувствуетъ свое таинственное единство съ безсознательною природою, которая не чувствуетъ своего единства съ нимъ... Въ природъ нътъ нашего духа, но въ насъ есть духъ природы, ибо законъ бытія таковъ, что высшее необходимо заключаетъ въ себъ низшее. Да, у духа нашего есть общее съ природою, — и это общее есть жизнь, и потому-то она говоритъ ему такимъ понятнымъ и родственнымъ языкомъ, и все въ ней влечетъ его къ себъ, все—

И блескъ, и жизнь, и шумъ листовъ, Стозвучный говоръ голосовъ, Дыханье тысячи растеній, И полдня сладострастный зной, И ароматною росой Всегда увлаженныя ночи, И звъзды яркія какъ очи Грузинки жарко-молодой...

Непсчислимы и разнообразны предметы міра, но въ шихъ есть единство, и вев они-частныя явленія общаго. Воть почему философія говоритъ, что существуетъ одно общее. Вздохи дышащей груди жизни-ея частныя явленія рождаются и умирають приходять ■ преходять, а жизнь никогда не умираеть, никогда не преходить: такъ въ океанъ рождаются волны, и волна гонитъ волну, волна емъняетъ волну, - а океанъ все такъ же великъ и глубокъ, такъ же живетъ и движется на своемъ бездонномъ, необъятномъ ложъ; а въ его кристалъ все такъ же торжественно отражается лучезарное солнце, и все такъ же колышится и трепещеть ночное небо, усынанное миріадами зв'єздъ. Каждый челов'єкъ есть отд'єльнный и особенный міръ страстей, чувства, желаній, сознанія; но эти страети это чувство, это желаніе, это сознаніе-принадлежить не одному какому-нибудь человъку, по составляють достояние человъческой природы, общее всъхъ людей. И потому, въ какомъ больше общаго, тотъ больше и живетъ; въ комъ пътъ общаго --- тотъ живой мертвецъ. Чемъ же выражается причастность человека общему?— Въ доступности всему. что сродно человъческой натуръ, что составляеть ен сущность и характерь; въ правъ сказать о себъ: "я человъкъ—и ничто человъческое не чуждо мнъ". Кто причастенъ общему, для того личныя выгоды и потребности житейскія—интересы второстепенные, а природа и человъчество-главнъйшіе интересы. Чья личность есть выражение общаго, тотъ жаждеть сочувствія ближнихъ, трепетнаго упоенія любви, кроткаго счастія дружбы, каждетъ волненій чувства, бурь и непогодъ жизни, борьбы съ препятствіями; тотъ все понимаетъ, на все откликается: и въ ваззолоченныхъ палатахъ, среди богатства и роскоши, онъ слышитъ этоны нищеты п бъдствія, и сердце его содрогается, но не отвращастся отъ ихъ произительныхъ диссонансовъ; окруженный всвиъ, ито горячо любить онь, что зоветь роднымь и милымь, -- онь откликается на вопль и слезы в'вчной разлуки и невозвратимой траты и плачеть о чужовь горь, котораго самъ не пылкій юноша—онъ умфряетъ рфзкость своихъ движеній, смягчаетъ нлу своихъ порывовъ и благоговъйно, стыдливо, дъвственно опускаетъ паменные взоры въ присутствін старца, на лицѣ котораго сіястъ сроткій світь чувства, дрожащій голось котораго льется світлою олною любви; согбенный льтами старець - онъ съ умпленіемъ мотрить на різвое дитя, которое по зеленому гугу гонится за тестрою бабочкою; онъ радуется его дътской радости, принимаетъ частіе въ его младенческой печали; онъ прощаетъ заблужденіе ламенной юности, снисходителенъ къ кипению ея порывистыхъ трастей, онъ понимаетъ мгновенный пламень и внезапную блёдность а ланитахъ молодой дъвушки, ея тоскующій взоръ и нъмую оресть, волненіе ся молодой груди и печаль безъ горя, п страхъ езъ бъды, прадость безъ причины... Съ благословениемъ на устахъ, ъ умиленіемъ во взоръ смотрить онъ на пылкую юность, которая ружится въ вихръ жизни и, полная надеждъ и отваги, гордая эзнаніемъ своей силы, спѣшитъ безъ оглядки навстрѣчу будущему, больщаемая его заманчивою далью, не зная и не желая знать его редательскихъ обмановъ, - и передъ нимъ воскресаетъ прошедшее собственной жизни, возстають милые призраки и знакомые бразы невозвратимо протекшихъ лътъ, и вижсто резонерскихъ поучеій и докучнаго ворчанія, онъ повторяеть про себя съ грустною здостною улыбкою:

### . . . Такъ было прежде Во время оно и со мной!

Да, жить не значить столько-то лёть ёсть и пить, биться зъ чиновъ и денегь, а въ свободное время быть хлопушкою мухъ, зъвать и пграть въ карты: такая жизнь хуже всякой смерти, такой человъкъ ниже всякаго животнаго, ибо животное. повинуяс своему инстинкту, вполнъ пользуется всъми средствами, данным ему отъ природы для жизни, и неуклонно выполняетъ свое на значеніе. Жить значить—чувствовать и мыслить, страдать блаженствовать: всякая другая жизнь—смерть. И чъмъ больп содержанія объемлетъ собою наше чувство и мысль, чъмъ сильні и глубже наша способность страдать и блаженствовать, тъмъ больше мы живемъ: мгновеніе такой жизни существенные ста льті проведенныхъ въ апатической дремоть, въ мелкихъ дъйствіяхъ ничтожныхъ цъляхъ. Способность страданія условливаетъ въ настрасобность блаженства, и незнающіе страданія не знаютъ и блажев ства, нешлакавшіе не возрадуются. Когда Мефистофель предлагает фаусту всъ блага, всъ наслажденія, столь высоко-цъпимыя толнок —фаусть отвъчаеть ему:

Не думалъ я о наслажденьяхъ. Я кинусъ въ бурныя чадъ страстей. Упьюсь восторгами мученій; Я венависть любви, отраду огорченій Сыщу въ иечальной жизни сей. Святая истина отъ глазъ моихъ сокрыта. Высокой мудрости уму не суждено. Всѣмъ горестямъ отнынъ грудь ,открыта, И всѣмъ, что человъчеству дано, Въ самомъ себѣ хочу я насладиться И въ адъ, и въ небо погрузиться, И грусть людей, и радость ихъ испить, Съ ихъ бытіемъ свое совокупить И съ ними наконецъ въ уничтоженье слиться.

Да. все постичь духомъ, все обнять чувствомъ, всёмт возобладать и пичему исключительно не покориться—вотъ жизнь Но эта жизнь есть достояніе тѣхъ немногихъ, которые стоять вт главѣ человѣчества, пграютъ роль его представителей. Вотъ одинтизъ нихъ:

Все духъ въ немъ питало: труды мудрецовъ, Искусствъ вдохновенныхъ созданья. Преданья, завъты минувшихъ въковъ, Цвътущихъ временъ упованья. Мечтою по волъ проникнуть онъ могъ И въ нищую хату, и въ царскій чертогъ Съ природой одною онъ жизнью дышалъ, Ручья разумълъ лепетанье, И говоръ древесныхъ листовъ понималъ, И чувствовалъ травъ прозябанье; Была ему звъздная книга ясна, И съ нимъ говорила морская волна.

Въ этихъ двъпадцати стихахъ Баратынскаго о Гете заключа-

н высшій ндеаль человіческой жизни и все, что можно сказать при внутренняго человіка.

Но, кромъ природы и личнаго человъка, есть еще общество пеловъчество. Какъ бы ни была богата и роскошна внутренняя внь человъка, какимъ бы горячимъ ключемъ ни была она во в и какими бы волнами не лилась черезъ край, — она неполна, и не усвоимъ въ свое содержание интересовъ внъшняго ей міра, цества и человъчества. Въ полной и здоровой натуръ тяжело жать на сердцъ судьбы родины; всякая благородная личность боко сознаеть свое кровное родство, свои кровным связи съ чествомъ. Общество, какъ всякая индивидуальность, есть нвчто вое и органическое, которое имветъ свои эпохи возрастанія, и эпохи здоровья и болъзней, свои эпохи страданія и радости, и роковые кризисы и передомы къ выздоровленію и смерти пивой человъкъ носить въ своемъ духъ, въ своемъ сердиъ, въ ей крови жизнь общества: онъ больеть его недугами, мучится страданіями, цвітеть его здоровьемь, блаженствуеть его счасті-, вив своихъ собственныхъ, своихъ личныхъ обстоятельствъ. зумвется, въ этомъ случав, общество только беретъ съ него ю дань, отторгая его отъ него самого въ извъстные моменты жизни, но пе покоряя его себъ совершенно и исключительно. ажданинъ не долженъ уничтожать человъка, ни человъкъ граждана: въ томъ и другомъ случав выходить крайность, а всякал иность есть родная сестра ограниченности. Любовь къ отечеству іжна выходить изъ любви къ человъчеству, какъ частное изъ цаго. Любить свою родину значить — иламенно желать видъть въ і осуществленіе идеала челов'вчества и но мірт силь своихъ спъществовать этому. Въ противномъ случав, натріотизмъ будетъ ганзмомъ, который любить свое только за то, что оно свое, и авидитъ все чуждое за то только, что оно чужое, и не нарадуя собственнымъ безобразіемъ и уродствомъ. Романъ англичанина рьера "Хаджи-Баба" есть превосходная и верная картина тобнаго кваснаго (по счастливому выраженію князя Вяземскапатріотизма. Челов'вческой натур'в сродно любить все близкое ней, свое родное и кровное; но эта любовь есть и въ животхъ, слъдовательно любовь человъка должна быть выше. Это в<mark>осходство любви человъческой передъ животною состоитъ</mark> въ умности которая телесное и чувственное просветляеть духомь, ртотъ духъ есть общее. Примъръ Петра Великаго, говорившаго родномъ сынъ, что лучше чужой да хорошій, чъмъ свой да

негодный, — лучше всего поясняеть и оправдываеть нашу мысль. Конечно, изъ частиаго пельзя дълать правило для общаго, по можно черезъ сравнение объяснять частнымъ общее. Можно не любить и родного брата, если онъ дурной человъкъ, но нельзя не любить отечества, какое бы они ни было: только надобно, чтобы эта любовь была пе мертвымъ довольствомъ тъмъ, что есть, но живниъ желаніемъ усовершенствованія; словомъ—любовь къ отечеству должна быть вмъсть и любовью къ человъчеству.

И вотъ мы сказали о жизни все, что хотъли сказать о ней, и хотя, повидимому, отдалились черезъ это отъ нашего вопроса, но въ сущности только приблизились ко его ръшенію.

Поэзія есть выраженіе жизни или, лучше сказать, сама жизнь. Мало этого: въ поэзін жизнь болье является жизнью, нежели въ самой дъйствительности. Отсюда вытекаеть повый вопросъ, ръшеніе котораго и будеть ръшеніемъ вопроса о поэзін,—вопросъ: если сама жизнь заключаеть въ себъ столько поэзін, такъ что въ сущности своей жизнь и поэзія тождественны,—то зачыть же еще другая поэзія, и какую необходимость можеть носить въ себъ искусство, и какое самостоятельное значеніе можеть инъть оно?

Много прекраснаго въ живой дъйствительности или, лучше сказать, все прекрасное заключается только въ живой дъйствительности; по, чтобъ пасладится этою дъйствительностію, мы сперва должны овладъть ею въ нашемъ разумѣпіп, а это возможно только при двухъ условіяхъ: мы должны обнимать ее въ цѣлости и притомъ предметио, такъ чтобъ наша личность, паши отношенія не заслоняли ее отъ пасъ. И мы этимъ пользуемся, по только въ рѣдкія мипуты восторга, въ нежданныя мічновенія какого-то внезаппато впутренняго откровенія; по большей части мы теряемся во миожествъ частностей п, не видя за ними цѣлаго, ничего въ нихъ не пошимаемъ. Даже собственныя наши чувства только тогда бывають предметомъ нашего паслажденья, когда мы освобождаемся отъ ихъ томящей тяжести или отъ ихъ трепетнаго волненія, въ которомъ занимается дыханіе, теряется сознаніе, и когда мы возобновляемъ ихъ въ воспоминаціп. Настоящее никогда пе паше, пбо опо поглощаеть насъ собою; и самая радость въ настоящемъ тяжела для насъ, какъ и горе, пбо не мы ею, по опа нами преобладаетъ. Чтобъ насладиться ею, мы должны отойти отъ нея на извъстное разстояніе, какъ отъ картипы, по требованіямъ освъщенія, должны взглянуть на нее, свободные отъ пея, какъ на ивчто внѣ насъ находящееся, предметиное. Вотъ отчего мы облегчаемся отъ

мительной тяжести горя, какъ скоро сообщимъ его другому или вольемъ его на бумагь для самихъ же себя: мы видимъ его дъленнымъ отъ нашей личности, наша личность не заслоняетъ о отъ насъ, -- и тогда намъ мило наше горе, мы любимъ вспомиать о немъ, любимъ говорить о немъ, какъ воинъ о своихъ оходахъ и опасностяхъ, которынъ онъ подвергался. Все прошедшее олучаеть для насъ новый колорить, является какъ бы преображенымъ: счастіе кажется лучшимъ, нежели тогда, какъ мы имъ слаждались; въ самомъ несчастін видимъ мы одну поэтическую орону. Причина этому та, что отдаленность скрадываеть отъ шихъ глазъ всѣ неровности, случайности нечистыя пятна, которыя близи первыя бросаются въ глаза. Въ дъйствительности все покорезаконамъ пространства п времени, естественнымъ требованіямъ: герои вдять, пьють, чувствують холодь и голодь, какь и обыкновенле люди. Вы видите въ природъ прекрасный ландшафъ, но къ! непремънно вдалекъ и прптомъ съ извъстной точки зрънія: даленность придаеть ему живописную прелесть, точка зрѣнія идаеть ему цълость. Сдълайте шагъ, перемъните точку зръніяландшафтъ исчезъ: передъ вами что-то нестройное, разбросанное, зъ начала, безъ конца и середины, безъ всякой общности, безъ якой физіономін. Подойдите вблизь къ очаровавшему васъ ландфту—п вы очутитесь у какой нибуть негодной избушки, дрянной льницы, ничтожнаго ручья, обыкновенной рощи, гдв на каждомъ игу спотыкаетесь отъ неровностей или попадаете въ лужу. А далека все было такъ чисто, опрятно, краспво, целость, обрамле-, — настоящая картина! Итакъ, картина лучше дъйствительности? , ландшафть, созданный на полотив талантливымь живописцемь, чше всякихъ живописныхъ видовъ въ природъ. Отчего же? Отго, что въ немъ нътъ ничего случайнаго и лишняго, всъ части дчинены цёлому, все направлено къ одной цёли, все образуеть бою одно прекрасное, целостное и индивидуальное. Действительть прекрасна сама по себъ, по прекрасна но своей сущности, своимъ элементамъ, по своему содержанію, а не по формъ. Въ мъ отношеніи, дъйствительность есть чистое золото, но неочищенэ, въ кучъ руды и земли: наука и искусство очищаютъ золото іствительности, перетопляють его въ изящныя формы. Следовательнаука и искусство не выдумывають новой и небывалой дъйительности, но у той, которая была, есть и будеть, беруть овые матеріалы, готовые элементы, словоиь—готовое содержаніе; отъ имъ приличную форму, съ соразмърными частями и доступ-

нымъ для нашего взора объемомъ со всехъ сторопъ. Что Петръ Великій создаль въ Россін армію и флоть - это факть исторической действительности; по исторія, излагая это дело; береть изъ него только главныя характеристическія черты, выпуская подробности: не ся дъло описывать, какъ пабирали солдатъ и матросовъ, какъ учили каждаго изъ нихъ и прочее. Шекспиръ въ ограниченномъ объемъ драмы сосредоточиваетъ всю жизпь историческаго лица, папримъръ, какого-нибудь Ричарда II, или важивниее событе изъ жизни героя, которое въ дъйствительности могло совершиться только въ песколько летъ. Онъ включаетъ въ свою драму только те черты изъ жизни ся героя, только тв факты изъ событія, избраннаго для драматической картины, которые имъютъ прямое отношение къ пдећ его созданія, а все прочее, хотя бы само по себъ и интересное, но не относящееся къ основной идеъ его произведенія. онъ исключаетъ, какъ ненужное. Хотя рамы романа и несравненно общириће стъсненныхъ рамъ драмы, хотя романистъ пользуется и песравненно большею противъ драматурга свободою, по любой романъ Вальтеръ-Скотта пли Купера не отнимаетъ у насъ больше дня безпрерывнаго чтенія, а подробное описаніе, въ родѣ мемуаровъ, года жизни каждаго человѣка наполнило бы собою въ десятеро большее число томовъ, нежели цълая жизнь героя или важивищее событіе изъ нея въ романь, состоящемъ изъ четырехъ небольшихъ кинжекъ. Поэть не обязанъ описывать, какъ герой его романа объдаль каждый разъ; по поэть можеть изобразить однив изъ его объдовъ, если этотъ объдъ имълъ вліяніе на его жизнь если въ этомъ объдъ можно представить характеристическія черты объдовъ извъстнаго парода въ извъстную эпоху. Если герой романа рыцарь, то поэту пе для чего описывать всв его поединки и сраженія, которые у каждаго рыцаря были такъ часты и обыкновенны, какъ у русскаго кунца интье чая; по поэтъ можетъ описать важивищие поединки и сраженія своего героя или даже и одинъ поединокъ, если только въ немъ духъ рыцарства выразился етоль характеристически, что новое описание въ этомъ родъ инчего не дополнитъ, или если характеръ героя въ немъ обозначился такъ полно и ръзко, что мы по одному его поедипку знаемъ уже, какъ бы ойъ сталъ сражаться въ тысячъ другихъ. Для поэта не существують дробныя и случайныя явленія, но только один пдеалы пли типическіе образы, которые относятся къ явленіямъ действительности, какъ роды къ видамъ, и которые, при всей своей индивидуальности и особности, заключають въ себъ всь общіе, родовые примъри цълаго рода

явленій въ возможности, выражающихъ собою одну изв'єстную идею. И потому каждое лицо въ художественномъ произведении есть представитель безчисленнаго множества лицъ одного рода, и потомуто мы говоримъ: этотъ человъкъ настоящій Отелло, эта дъвушка совершенная Офелія. Такія имена, какъ Онъгинъ, Ленскій, Татьяна, Ольга, Заръцкій, Фамусовъ, Скалозубъ, Молчалинъ, Репетиловъ, Хлестова, Сквозникъ-Дмухановскій, Бобчинскій, Добчинскій, Держиморда и прочіе—суть какъ бы не собственныя, а нарицательныя имена, общія характеристическія названія изв'єстныхъ явленій дъйствительности. И потому-то въ наукъ и искусствъ дъйствительность больше похожа на дъйствительность, чъмъ въ самой дъйствительности, — и художественное призведеніе, основанное на вы-мысль, выше всякой были, а историческій романь Вальтеръ-Скотта, въ отношенін къ нравамъ, обычаямъ, колориту и духу извъстной страны въ извъстную эпоху, достовърнъе всякой исторіи. Наука отвлекаетъ отъ фактовъ дъйствительности ихъ сущность ндею; а искусство, заниствуя у дъйствительносли матеріалы, возводить ихъ до общаго, родового, типическаго значенія, создаєть изъ нихъ стройное целое. Какъ, повидимому, ни нелъпа мысль французскихъ эстетиковъ прошлаго въка, что искусство должно украшать природу, по въ ней своя часть истины; только они не поняли самихъ себя и, по разсудочному противорѣчію, отрицая простое списываніе съ природы, приняли подражаніе природь, хотя и украшенной. И если ихъ подражанія были манерны, искусственны и мертвы, то не дальэти quasi-романтическія списыванія съ наше ихъ ушли и туры, въ которыхъ красуются мужицкія побранки п поговорво всей ихъ неопратной естественности: Можно натурально изобразить пытку, казиь, несчастную смерть человѣка, упавшаго въ нетрезвомъ видѣ въ номойную яму, но всѣ эти изображенія будуть возмутительныя для души, неизящны и безсмысленны, ибо въ нихъ не будетъ никакой разумной мысли, никакой разумной цъли. Но когда живописецъ представитъ вамъ естественно истязаніе челов'єка за истину и въ лиц'є его выразить поб'єду душевной твердости надъ физическимъ страданіемъ,—то чымъ больне въ картина будетъ естественности, тымъ картина будетъ изящнъе и художествениъе, ибо въ ней будетъ видна разумная цъль и разумная мысль. Что дъйствительно, то разумно, и что разумно, то и дъйствительно; это великая истипа; но не все то дъйствительно, что есть въ дъйствительности, а для художника должна существовать только разумиля действительность. Но и въ

отношеніи къ ней онъ не рабъ ея, а творецъ, и не она водит его рукою, но онъ вноситъ въ нее свои идеалы и по ним преображаетъ ее.

Итакъ, поэзія есть жизнь по преимуществу, есть сущность такъ сказать, тончайшій эбиръ, трипль-экстрактъ, квинть-эссенці жизни. Поэзія не описываеть розы, которая такъ пышно цветст въ саду, но отбросивъ грубое вещество, изъ котораго она составле на, береть отъ нея только ся ароматическій занахъ, нежные перели вы ся цвъта и создаеть изъ нихъ свою розу, которая еще дучи н пыниве. Поэзія—это невинная улыбка младенца, его ясны взоръ, его звонкій сміхъ и живая радость. Поэзія—это стыдливы румянецъ на ланитахъ прекрасной дъвушки, кроткій блескъ с глубокихъ, какъ море, какъ небеса, голубыхъ очей или яркій огон ся черныхъ глазъ, волны кудрей, разобжавшихся по ея ираморным плечамъ, волнение ся нъжной груди, гармония ся серебрянаго голоса нузыка ся чарующихъ ръчей, стройность ся стана, художественна рельефность и роскопть ся живыхъ формъ, граціозность и нъга с ильнительных движеній... Поэзія—это огненный взорь юнощь кинищаго избыткомъ силъ; это его отвага и дерзость, его жажд желаній, неудержимые порывы его стремленія—сжать въ пламенных объятіяхъ и небо, и землю, разомъ осущить до дна неистощиму чашу жизни... Поэзія -- это сосредоточенная, овладывшая собою сил мужа, вполив созрввшаго для жизни, искущеннаго ся опытами, с уравновъшенными силами духа, съ просвътленнымъ взоромъ, готова го на битву и на подвигъ... Поэзія — это тихій блескъ безцветных: глазъ старца, кроткое, какъ ласка, глубокое, какъ дума, выраженісіяющаго блескомъ нездішней жизни моршиноватаго лица его, спокойный и полный души звукъ его дрожащаго и прерывающагося голаса, его тихая и важная річь, любящая и величавая улыбк его мудрыхъ устъ... Поэзія—это светлое торжество бытія, это блаженство жизни, нежданно посъщающія насъ въ ръдкія минуты это уносніс, трепстъ, млініс, ніга страсти, волисніс и буря чувствъ полнота любви, восторгъ наслажденія, сладость грусти, блаженство страданія, пенасытимая жажда слезь; это страстное, томительное тоскливое порываніе куда-то, въ какую-то всегда обольстительную и инкогда недостигаемую сторону, -- это въчная и никогда неудовлетворимая жажда все обнять и со всемь слиться; это тоть божественный паоосъ, въ которомъ сердце наше бъется въ одинъ ладъ со вселенною, предъ упоеннымъ взоромъ летають безъ покрова безплотныя видьні явысшаго бытія, а очарованному слуху слынится гармонія сферъ и міровъ, — тотъ божественный паносъ, въ которомъ земное сіястъ небеснымъ, а небесное сочетается съ земнымъ, и вся природа является въ брачномъ блескѣ, разгаданнымъ іероглифомъ помирившагося съ нею духа... Весь міръ, всѣ цвѣты, краски и звуки, всѣ формы природы и жизни могутъ быть явленіемъ поэзіи; но сущность ся — то, что скрывается въ этихъ явленіяхъ, живитъ ихъ бытіе, очаровываетъ въ нихъ игрою жизни. Поэзія — это біеніе ульса міровой жизни, это ся кровь, ся огонь, ся свѣтъ и солнце.

Поэть — благороднъйшій сосудъ духа, избранный любимецъ небесъ, тайникъ природы, эолова арфа чувствъ и ощущеній, органъ міровой жизни. Еще дитя, онъ уже сильнѣе другихъ сознаетъ свое родство со вселенной, свою кровную связь съ нею; юноша—онъ уже переводитъ на понятный языкъ ея нѣмую рѣчь, ея таинственный лепетъ... Но послушаемъ лучше самаго поэта: свидѣтельство, которому нельзя не повѣрить. Онъ говоритъ:

Все волновало нѣжный умъ! Цвътущій лугъ, луны блистанье, Въ часовив ветхой бури шумъ, Старушки чудное преданье. Какой-то демонъ обладалъ Моими играми, досугомъ; За мной повсюду онъ леталъ, Мнъ звуки дивные шепталъ, И тяжкимъ, пламеннымъ недугомъ Была полна моя глава; Въ ней грезы чудныя рождались, Въ размъръ стройные стекались Мои послушныя слова И звонкой риемой замыкались. Въ гармоніи соперникъ мой Былъ шумъ лѣсовъ, иль вихорь буйной, Иль иволги напфвъ живой, Иль ночью моря гулъ глухой, Иль шопотъ ръчки тихоструйной.

Есть еще другіе стихи Пушкина, болѣе чудные, болѣе глубокіе, и потому самому незнаемые толною и извѣстные только немногимъ истиннымъ поклонникамъ и жрецамъ изящнаго; въ этихъ стихахъ заключается полнѣйшая характеристика поэта и высочайшая апоөеоза художника. Поэтъ обращается къ эху:

Реветъ ли звърь въ лѣу глухомъ, Трубитъ ли рогъ, гремитъ ли громъ, Поетъ ли дѣва за холмомъ—

На всякій звукъ
Съой откликъ въ воздухѣ пустомъ
Родишь ты вдругъ.
Ты внемлешь грохоту громовъ,
И гласу бури и валовъ,
И крику сельскихъ пастуховъ—

И шлешь отвѣтъ; Тебѣ жъ нѣтъ отзыва... Таковъ И ты, поэтъ!

Да, все, чъмъ живетъ міръ и что живетъ въ міръ—находитъ свой отзывъ во всеобъемлющей груди поэта; и ни одно существо на землъ не имъстъ большаго права примънить къ себъ слова Фауста

Всевышній духъ! Ты все, ты все мнѣ далъ,
О чемъ тебя я умолялъ;
Не даромъ зрѣлся мнѣ
Твоіі ликъ, сіяющій въ огнѣ.
Ты далъ прпроду мнѣ, какъ царство, во владѣнье;
Ты далъ душѣ моей
Даръ чувствовать ее, далъ силу наслаждаться.
Иной едва скользитъ по ней
Холоднымъ взглядомъ удивленья;
Но я могу въ таинственную грудь,
Какъ въ сердце друга, заглянуть.

Но кто онъ, самъ поэтъ, въ отношени къ прочимъ людямъ! —Это организація воспрінмчивая, раздражительная, всегда д'ятельная, которая при мальйшемъ прикосновении даетъ отъ себя искры электричества, которая бользненные другихъ страдаетъ, живъе наслаждается, пламеннъе любитъ, спльнъе ненавидитъ; словомъглубже чувствуеть; натура, въ которой развиты въ высшей степени объ стороны духа — и нассивная, и дъятельная. Уже по самому устройству своего организма поэтъ больше, чемъ кто-нибудь, способенъ вдаваться въ крайности и, возносясь превыше вскух къ небу, можеть быть, пиже всъхъ надаеть въ грязь жизни. Но и самое паденіе его не то, что у другихъ людей: оно следствіе ненасытимой жажды жизии, а не животной алчбы денегь, власти и отличій. Эта жажда жизни въ немъ такъ велика, что за одну минуту упоенія страсти, за одинъ минъ полноты чувства онъ готовъ жертвовать всьмъ своимъ будущимъ, всьми надеждами, всею остальною жизнію. У пето-по выраженію Гезіода-, пѣснь всегда на умѣ, а въ груди сердце безаботное". Когда онъ чувствуетъ приближение Бога и обдумываеть зарождающееся въ исмъ новое созданіе, тогда-

> Пройди безъ шума близъ пего, Не нарушай холоднымъ словомъ Его священныхъ тихихъ сновъ! Взгляни съ слезой благоговъцья И молви: это сынъ боговъ, Нитомецъ музъ и вдохновенья!

Когда опъ творитъ—опъ царь, опъ властелинъ вселенной, повъренный тайнъ природы, прозпрающій въ тапиства неба и земли, природы и духа человъческаго, только ему одному открытыя: по когда

онъ находится въ обыкновенномъ земномъ расположени — онъ *человите*, но человите, который можетъ быть ничтожнымъ и никогда не можетъ быть низкимъ, который чаще другихъ можетъ падать, но который такъ же быстро возстаетъ, какъ надаетъ, — который всегда готовъ отозваться на голосъ, несущійся къ нему отъ его родины — неба. Но послушаемъ его собственной исповительно

Пока не требуетъ поэта Къ священной жертвѣ Аполлоиъ, Въ заботахъ суетнаго свъта Онъ малодушно погруженъ; Молчить его святая лира; Душа вкушаетъ хладный сонъ, И межъ дътей ничтожныхъ міра, Быть можетъ, всехъ ничтожней онъ. Но лишь божественный глаголъ До слуха чуткаго коснется, Душа поэта встрененется, Какъ пробудившійся орелъ. Тоскуетъ онъ въ забавахъ міра, Людской чуждается молвы, Къ ногамъ народнаго кумира Не клонитъ гордой головы; Бѣжить онъ, дикій и суровый, И звуковъ и смятенья полнъ, На берега пустынныхъ волнъ, Въ шпрокошумныя дубровы...

Какая цёль поэзіи? — Вопросъ, который для людей, обдёленныхъ отъ природы эстетическимъ чувствомъ, кажется такъ важенъ и неудоборъшимъ. Поэзія не имъеть никакой цъли вив себя, но сама себв есть цель такъ же, какъ истина въ знаніи, какъ благо въ дъйствін. Не все ли намъ равно-знать или не знать, что не относится къ нашей жизни или нашимъ выгадамъ что и высоко, и далеко отъ насъ, какъ это небо, котораго и безконечно малой частицы никогда не придвинемъ мы къ себъ всъми телесконами? Однакожъ астрономъ посвящаеть всю жизнь свою этому небу, —и открытіе новой зв'єзды, которая не прибавить ни полтины къ его годовому доходу, делаеть его счастстливымъ и блаженнымъ. Разве потому должны мы любить добро, что насъ за него хвалять или награждаютъ! Развъ мы должны отрекаться отъ него и сворачивать на широкую дорогу зла, какъ скоро увидимъ, что добро не только не приносить намъ никакихъ процентовъ, но еще подвергаетъ пасъ гоненіямъ и несчастіямъ? Подобно истинь и благу, красота есть сама себъ цъль и по праву царствуетъ падъ вселенной только властію своего имени, неотразимымъ обаяніемъ своего дъйствія на душу людей. Вотъ въ ярко освъщенную, великольную залу входитъ красавица, — и трепещетъ пылкая юность, разглаживаются морщины на

чель старости, улыбка радости проясняеть сонныя отъ пустоты и скуки лица; кажется, царства мало за одинъ взглядъ ея; лавровый вънокъ героя, лучезарный ореолъ поэта готовы насть къ погамъ ся, лишь бы только захотьла она замътить ихъ.. А между тымъ вы въ лицъ ея тщетно отыскиваете выраженія какой-нибудь опредъленной иден, оттыка какого нибудь определеннаго чувства; ничего, ничего, кром'в безбрежнаго моря красоты и целін, въ которомъ тонуть ваши очарованные взоря, исчезае в жее съиство ваше... Объясните мив: для чего такая красота, какая цвль ея. — и я объясню вамъ со всевозможною яспостію и даже "точностію", для чего существуеть поэзія, какая цель ся... И если бы пашли в люди, надъ о. С. ими красота не имветь никакой власти, не будоть спорить съ ними. Хладные скопцы (по выраженію Цушкала), лишенные огия Прометеева, — стоятъ ли опи словъ, и имъ ли можно растолковать, почему дилетанть такъ благоговъйно и цвлолурренно любуется обнаженною грасотою Венеры Медичейской иза обломокъ древней капители, барельефа или камею готовъ жертвовать всъмъ достояніемъ своимъ, съ безумною горячностію любовника, которому и жизни не жаль за одну улыбку возлюбленной...

Вотъ какъ понималъ красоту "божественный Илатонъ" и какъ во всъ въка будутъ понимать ее умы благородные и возвышенные:

Наслажденіе красотою въ этомъ земномъ мірѣ возможно въ человъкъ только по воспоминанію той единой, истинной и совершенной красоты, которую душа припоминаетъ себѣ въ первоначальной ея родинѣ. Вотъ почему зрѣлище прекраснаго на землѣ, какъ воспоминаніе о красотѣ горней, способствуетъ тому, чтобъ окрилять душу къ небесному и возвращать ее къ божественному источнику всякой красоты.

Красота была свѣтлаго вида въ то время, когда мы, счастливымъ

Красота была свътлаго вида въ то время, когда мы, счастливымъ хоромъ, слъдовали за Діемъ, въ блаженномъ видъніи и созерцанія, другіе же за другими богами; мы зръли и совершали блаженнъйшее изъ всъхъ таинствъ; пріобщались ему всецълые, не причастные бъдствіямъ, которыя въ позднее время насъ посътили; погружались въ видънія совершенныя, простыя, нестрашныя, но радостныя, и созерцали ихъ въ свътъ чистомъ, сами будучи чисты и не запятнаны тъмъ, что мы, нынъ влача съ собою, называемъ тъломъ, мы, заключенные въ него, какъ въ раковину.

Красота одна получила здъсь этотъ жребій: быть пресвътлою и достойною любви. Не вполнъ посвященный, развратный стремится къ самой красотъ, не взирая на то, что носитъ ея имя: онъ не благоговъетъ передъ нею, а подобно четвероногому, ищетъ одного чувственнаго наслажденія, хочетъ слить прекрасное съ своимъ тъломъ.. Напротивъ того, вновь посвященный, увидъвъ богамъ подобное лицо, изображающее красоту, сначала трепещетъ; его объемлетъ страхъ; потомъ, созерцая прекрасное какъ бога, опъ обожаетъ, и если бы не боялся, что назовутъ его безумнымъ, опъ принесъ бы жертву предмету любимому...

Какъ красота, такъ и поэзія—выразительница и жрица красоты, с ма себъ цёль и виъ себя не имъетъ цъли. Если она возвы-

паетъ душу человъка къ небесному, настранваеть ее къ благимъ твиствіямь и чистымь помысламь-это уже не цель ея, а прямое твиствіе, свойство ея сущности; это делается само собою, безъ всязаго предначертанія со стороны поэта. Поэть есть живописець, а не рилософъ. Всегдашній предметь его картинъ и изображеній есть полное славы творенье " - міръ со всею безконечностію и разнообразіемъ его явленій. Поэзія говорить душт образами, — и ся образы суть выражение той въчной красоты, первообразъ которой блещеть въ мірозданін и во всёхъ частныхъ явленіяхъ и формахъ природы. Поэвія не терпить отвлеченныхъ идей въ ихъ безтьлесной наготь, по самыя отвлеченныя понятія воплощаеть въживые и прекрасные образы, въ которыхъ мысль сквозить, какъ свъть въ гракено т хрусталь. Поэтъ видить во всемъ формы, краски и всему даеть форму и цвыть, овеществляеть невещественное, дылаеть земнымъ небесное—да свътитъ земное небеснымъ свътомъ! Для поэта всь явленія въ мірь существують сами по по себь; онъ переселяется въ нихъ, живетъ ихъ жизнію и съ любовію лельеть ихъ на своей груди, такъ, какъ они есть, не измёняя по своему произволу ихъ сущности. Это не значить, чтобъ поэтъ не могь отрываться отъ созерцанія міра, взятаго въ самомъ себ'ь, и вносить въ него свой идеаль, чтобъ лиру пъснопънія, кинжаль трагедіи и трубу эпонеи не могъ онъ мѣнять на громы благороднаго негодованія и даже на свистокъ сатиры; молитву оставлять для проповъди и прошедшее, міровое и в'вчное, забывать на минуту для современности и общества; но смішно требовать, чтобъ въ этомъ онъ увиділь ціль своей жизни и за долгъ себъ поставилъ подчинить свое свободное вдохновеніе разнымъ "текущимъ потребностямъ". Свободный, какъ вътеръ, онъ повинуется только внутреннему своему призванію, таинственному голосу движущаго имъ бога, а на крики тупой черни, которая бы стала приставать къ нему, въ своей дикой слепоты:

> Нътъ, если ты небесъ избранникъ, Свой даръ, божественный посланникъ, Во благо намъ употребляй: Сердца собратьевъ исправляй. Мы малодушны, мы коварны, Безстыдны, злы, неблагодарны; Мы сердцемъ хладные скопцы, Клеветники, рабы, глупцы; Гнъздятся клубомъ въ насъ пороки: Ты можешь, ближняго любя, Давать намъ смълые уроки, А мы послушаемъ тебя,—

онъ можетъ и долженъ отвъчать, если только стоитъ она отвъта:

Подите прочь--какое дъло Поэту мирному до васъ! Въ развратъ каменъйте смъло: Не оживить вась лиры гласъ! Душ'в противны вы, какъ гробы, Для вашей глупости и злобы Имъли вы до сей поры Бичи, темницы, топоры: Довольно съ васъ, рабовъ безумныхъ! Во градахъ вашихъ съ улицъ шумныхъ Сметаютъ соръ-полезный трудъ! Но, позабывъ свое служенье, Алтарь и жертвоприношенье, Жрепы ль у васъ метлу берутъ? Не для житейскаго волненья, Не для корысти, не для битвъ: Мы рождены для вдохновенья, Для звуковъ сладкихъ и молитвъ!

Поэтъ не подражаетъ природъ, но соперничествуетъ съ нею,и его созданія исходять изъ того же источника и темь же самымъ процессомъ, какъ и всъ явленія природы, съ тою только разницею, что на сторонъ процесса его творчества есть еще и сознаніе, котораго лишена природа и ея дъятельность. Вся природа со всъми ея явленіями есть плодъ вдохновеннаго порыва духа-изъ идеальной области возможнаго перейти въ реальную область действительнаго, стать фактомъ, чтобъ потомъ въ разумнъйшемъ своемъ явленінчеловъкъ, взглянуть на себя, какъ на нъчто особое, сознать себя. И всякое произведение искусства есть плодъ вдохновеннаго усилія художника-вывести наружу, осуществить во внъ внутренній міръ своихъ безплотныхъ идеаловъ. Итакъ, вдохновение есть источникъ всякаго творчества, но искусство выше природы настолько, насколько всякое сознательное и свободное дъйствіе выше безсознательнаго и невольнаго. Но сознаніе при акт' творчества есть не д'ятель, а только какъ бы свидътель, дабы творчество было художнику въ наслаждение и награду. Конечно, всякое действие есть уже необходимо и сознаніе; но подъ сознаніемъ въ творчествѣ не должно разумьть дъятельность разсудка, трудъ соображенія, расчета и механическую работу: вдохновеніе, которое Платонъ называетъ манісю, —вотъ единственный д'ятель творчества, а разсудокъ враждебенъ творчеству и мертвитъ его. "Кто-говоритъ Платонъ-безъ ианін, внушаемой музами, приходить къ вратамъ поэзін, уб'ьжденный въ томъ, что искусствомъ (ехтехуля) сделается изъ него хорошій поэть, тоть никогда не будеть совершеннымь, и поэзія его, какъ поэзія благоразумнаго, будеть отдичаться отъ поэзін безумствующихъ".

Вообще, понятіе Платона о вдохновеній такъ глубоко в'врно и такъ поэтически, вдохновенно выражено, что, сообщивъ его, мы скажемъ о вдохновеній все, что только можно сказать:

.... Не искусствомъ (*техиикою*), но энтузіазмомъ и вдохновеніемъ великіе эпическіе поэты сочиняютъ свои прекрасныя процзведенія. Славные ларики также, подобно людямъ, волнуемымъ безуміемъ корибантовъ, пляшущихъ внѣ себя, не остаются въ умѣ своемъ, когда творятъ изящныя пѣснопѣнія: какъ скоро вошян они въ ладъ гармоніи и риома, то прецсполняются безуміемъ, объемлются восторгомъ, подобнымъ восторгу вакханокъ, которыя въ минуту упоенія черпаютъ въ рѣкахъ млеко и медъ, чего не бываетъ съ ними во время покоя Въ душѣ поэтовъ лирическихъ на самомъ дѣлѣ совершается то, чѣмъ они хвалятся. Они говорятъ намъ, что черпаютъ въ медовыхъ псточникахъ, что, подобно пчеламъ, летаютъ они по садамъ и долинамъ музъ и въ нихъ собираютъ иѣсни, которыя поютъ намъ. Они говорятъ правду. Поэтъ въ самомъ дѣлѣ есть существо легкое, крылатое и святое; онъ можетъ творить тогда только, когда восторгъ его объемлетъ, когда онъ выйдетъ изъ себя и разсудокъ покинетъ его. Но покамѣсть онъ съ нимъ, человѣкъ неспособенъ творить все и произносить пророчества.

Итакъ, если не искусствомъ, а божественнымъ вдохновеніемъ творятъ поэты, — то каждый изъ нихъ, по жребію Божію, успѣваетъ только въ томъ родѣ, къ которому муза его призываетъ. Одинъ превосходенъ въ диеирамбѣ, другой въ похвальной одѣ, третій въ плясовой пѣснѣ, четвертый вь эпосѣ, пятый въ ямбахъ, и всѣ будутъ слабы во всякомъ другомъ родѣ, потому что не искусство, а сила божественная внушаетъ ихъ. Если бы искусствомъ они умѣли творить, то могли бы успѣть въ разныхъ родахъ. А конецъ, на какой Богъ, отъемля у нихъ смыслъ, употребляетъ ихъ, какъ служителей своихъ, наравнѣ съ пророками и гадателями, есть тотъ, чтобъ мы, внимая имъ, познавали, что не сами собою они говорятъ намъ вещи дивныя, ибо они внѣ своего разума, но что самъ Богъ чрезъ

нихъ къ намъ глаголетъ.

Этотъ взглядъ на вдохновеніе, такъ простодушно, въ духъ иладенческой древности выраженный, удивителенъ по своей глубокости. Ясно, что Платонъ "благоразуміемъ" называетъ разсудочное, обыкновенное, буднишнее, такъ сказать, состояние нашего духа; а подъ "безуміемъ" разумъетъ тотъ божественный паоосъ, то состояніе вдохновеннаго ясновиденія, когда разумъ человека сезерцаетъ таинствовысшаго міра, а воля его движеть горами. Въ самомъ дъль, восторгънаслажденія, изступленіе радости, упосніе страданія, тоска разлуки, трепетъ свиданія, обаяніе любви, отвага самаго жертвованія, готовность пострадать за правое дело и истину, сладострастие вдохновенія: — что все это, если не безуміе?... Но это безуміе разумное, безуміе божественное, которое возносить человька превыше премудрыхъ міра сего п равняеть его съ богами... А мертвое равнодушіе, затянутое въ формы приличія, расчеты мелкаго самолюбія и эгоизма, разм'тренные шаги къ ничтожной цели, отречение отъ истиннаго назначенія человіческаго для достиженія ея:---что все это, если не благоразуміе?... Но не будемъ говорить о благоразу-

мін: оно врагъ поэзін, а предметъ нашей статьи поэзія... Все сказанное пами о поэзін вообще легко приложить къ поэзіп Лермонтова. Гдв вдохновеніе неподдально, тамъ есть и поэзія, п чьей натуръ сродно вдохновение, тотъ поэтъ; но и вдохновение имъетъ свои стенени и въ каждомъ поэтъ отличается особеннымъ характероиъ: въ одномъ оно искрится и шилитъ п'вною, какъ шампанское, и подобно шампанскому тотчасъ же оживляетъ легкимъ, но и скоропреходящимъ похмельемъ; въ другомъ оно льется свътлою, прозрачною рачкою, съ смающимися зелеными берегами; въ третьемъ опо бьеть и стремится бурными волнами, съ громомъ, пъною и брызгами, подобно ніагарскому водопаду; въ четвертомъ оно подобно океану, безъ береговъ и дна, отра юшем, въ себъ и небесный куноль, съ его солицемъ, луною и чиріа ин зв'вздъ, и страшныя тучи, съ ихъ мракомъ и молніями, — оке ку, который равно величественъ и торжествень и въ тишину, и въ бурю, который носить на своихъ могучихъ волнахъ и утлый челнокъ р. баря, и огромные флоты и который въ необъятныхъ таниственныхъ нъдрахъ своихъ заключаетъ цълые міры живыхъ существъ, и великихъ и малыхъ, и горы раковинъ, и лъса коралловъ... Жизнь одна и та же во всъхъ своихъ явленіяхъ; по одно изъ шихъ объемлеть собою только извъстную часть ея, другое же заключаеть въ себъ безконечно-великое содержание жизни. Таково же и отношение между поэтами: въ отношеніи къ акту творчества, къ процессу вдохновенія, пѣсня Беранже совершенно равно любой драмѣ Шекспира, но въ отношенін къ содержанію жизни, которое объемлеть собою то и другое изъ упомянутыхъ произведеній, между ними безконечная разность въ важности, цънпости и достопиствъ. И эта разница существуетъ не только въ пьесахъ различнаго рода, какъ, напримъръ, застольная нъсенка и высокая драма: она можетъ существовать и между двумя застольными пъснями, написанными на одинъ и тотъ же предисть, только разными поэтами. И вотъ здёсь-то можно видёть превосходство одного поэта нередъ другимъ: пѣсня одного читается съ наслажденіемъ, но ръдко вспоминается п скоро забывается; другого — чъмъ больше читается, тъмъ больше паслажденія доставляетъ, и даже прочитанная разъ, навсегда остается въ памяти-если не словами своими, то своимъ колоритомъ, тьмъ "ивчто", для выраженія котораго нътъ словъ на языкъ человъческомъ. Сравните "Поэта" Языкова съ "Поэтомъ" Пушкина, котораго мы выписали выше, въ нашей стать в, и съ его же стихотворениемъ "Поэту": сначала вамъ можетъ показаться, что ньеса Языкова выше объихъ

Пушкинскихъ; но вы скоро—если въ васъ есть эстетическое чувство, замѣтите, въ первой, при всемъ ся блескѣ, нѣкоторую напряженность, съ какою опа составлена,—и благородную простоту, естественность, неизмѣримую глубипу двухъ послѣднихъ и ихъ безконечное превосходство падъ первою... Причина этой разности есть разность сколько въ талантѣ, столько и въ натурахъ обоихъ поэтовъ: одииъ смотрптъ на природу вещей извнѣ, видитъ только ея наружность; другой проникъ въ ея сущность и обратилъ ее въ свое достояніе, по праву законнаго властелина...

Немного поэтовъ, къ разбору произведеній которыхъ было бы нестранно приступать съ такпиъ длиннымъ предисловіемъ, съ предварительнымъ взглядомъ на сущность поэзіи: Лермонтовъ принадлежитъ къ числу этихъ немногихъ... Подробное разсмотрѣніе небольшой книжки его стихотвореній покажетъ, что въ ней кроются всѣ стихіи поэзіи, что она заключаетъ въ себѣ возможность въ будущемъ нѣсколькихъ и притомъ большихъ книгъ... Мы увидимъ, что свѣжесть благоуханія, художественная роскошь формъ, поэтическая прелесть и благородная простота образовъ, энергія, могучесть языка, алмазная крѣпость и металлическая звучность стиха, полнота чувства, глубокость и разнообразіе идей, необъятность содержанія—суть родовыя характеристическія иримѣты поэзіи Лермонтова и залогъ ея будущаго великаго развитія...

Чъмъ выше поэтъ, тыть больше принадлежитъ онъ обществу, средп котораго родился, тыть тысные связано развитие, направление и даже характеръ его таланта съ историческимъ развитиемъ общества. Пушкинъ началъ свое поэтическое поприще "Русланомъ и Людмилою" — содержаниемъ, котораго идея отзывается слишкомъ раннею молодостию, но которое кипитъ чувствомъ, блещетъ всъми цвътами природы, созданиемъ непстощимо веселымъ, игривымъ... Это была шалость генія послѣ первой опорожненной имъ чаши на свътломъ пиру жизни... Лермонтовъ началъ историческою поэмою, мрачною по содержанію, суровою и важною по формъ... Въ первыхъ своихъ лирическихъ произведеніяхъ Пушкинъ явился провозвъстикомъ человъчности, пророкомъ высокихъ идей общественныхъ; но эти лирическихъ произведеніяхъ Пушкинъ явился провозвъстникомъ человъчности, пророкомъ высокихъ идей общественныхъ; но эти лирическихъ произведеніяхъ Пушкинъ явился провозвъстникомъ человъчности, пророкомъ высокихъ идей общественныхъ; но эти лирическихъ произведеніяхъ Пермонтова, разумъется, тъхъ въ которыхъ онъ особенно является русскимъ и современнымъ поэтомъ, также видънъ избытокъ несокрушимой силы духа и богатырской силы въ выраженіи; но въ нихъ уже пъть надежды, они поражаютъ

душу читателя безотрадностію, безвѣріемъ въ жизнь и чувства человѣческія, при жаждѣ жизни и избыткѣ чувства... Нигдѣ нѣтъ Пушкинскаго разгула на пиру жизни; но вездѣ вопросы, которые ирачатъ душу, леденятъ сердце... Да, очевидно, что .Гермонтовъ поэтъ совсѣмъ другой эпохи, и что его поэзія—совсѣмъ новое звено въ цѣии историческаго развитія нашего общества\*).

Первая пьеса Лермонтова папечатана была въ "Современникъ" 1837 года, уже послъ смерти Иншкина. Она называется "Вородино". Поэтъ представляетъ молодого солдата, который спрашиваетъ стараго служаку:

Скажи-ка, дядя, вѣдь не даромъ Москва, спаленная пожаромъ, Фрацузу отдана? Вѣдь были жъ схватки боевыя? Да, говорятъ, еще какія! Не даромъ помнитъ вся Россія Про день Бородина.

Вся основная идея стихотворенія выражено во второмъ куплеть, которымъ начинается отвътъ стараго солдата, состоящій изътринадцати куплетовъ:

—Да, были люди въ наше время, Не то, что нынѣшнее племя: Богатыри—не вы! Плохая имъ досталась доля: Немногіе вернулись съ поля.. Не будь на то Господня воля, Не отдали бъ Москоы!

Эта мысль—жалоба на настоящее покольніе, дремлющее въ бездъйствін, зависть къ великому прошедшему, столь полному славы в великихъ дъль. Дальше мы увидимъ, что эта "тоска по жизни" внушила нашему поэту не одно стихотвореніе, полное энергін и благороднаго негодованія. Что же до "Бородина",—это стихотвореніе отличается простотою, безыскусственностію: въ каждомъ словѣ слышите солдата, языкъ котораго, не переставая быть грубопростодушнымъ, въ то же время благороденъ, силенъ и полонъ поэзін. Ровность и выдержанность тона дълаютъ осязаемо ощутительною основную мысль поэта. Впрочемъ, какъ ни прекрасно это стихотвореніе, оно не могло еще показать, чего отъ его автора должна была ожидать наша поэзія. Въ 1838 году въ "Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Русскому Пивалиду" была напечатаоа его ноэма "Пъсня про царя Пвана Васильевича, молодого опричника и удалого купца

<sup>\*)</sup> Замътимъ для большей яспости и «точности», что, говоря объ обществъмы разумъемъ только чувствующихъ и мыслящихъ людей новаго поколънія.

Калашникова"; это произведение сдълало извъстнымъ имя автора, хотя оно явилось и безъ подписи этого имени. Спранивали: кто такой безыменный поэтъ? кто такой Лермонтовъ? писалъ ли онъ что-нибудь, кром'в этой ноэмы? Но, не смотря на то, эта поэма все таки еще не оценена, толпа и не подозреваеть ея высокаго достоинства. Здесь поэть отъ настоящаго міра неудовлетворяющей его русской жизни перенесся въ ея историческое прогледшее, подслушаль біеніе его пульса, проникъ въ сокровеннѣйшіе и глубо-чайшіе тайники его духа, сроднилси п слился съ нинъ всѣмъ су-ществомъ своимъ, обвѣялся его звуками, усвоилъ себѣ складъ его старинной ръчи, простодушную суровость его нравовъ, богатырскую силу и широкій разметь его чувства и, какъ будто современникъ этой эпохи, принялъ условія ся грубой и дикой общественности, со всіми ихъ оттінками, какъ будто бы никогда и не знавалъ о другихъ,—и вынесъ изъ нея вымышленную быль, которая достовърнье всякой дібіствительности, несомнітнье всякой исторіи. И подлинно этой пъсни можно заслушаться, и все нельзи ся довольно паслушаться: какъ маніемъ волшебнаго скинетра воскрешаетъ она прошедшее—и мы не можемъ насмотреться на него, забываемъ для него свое настоящее, ни на минуту не сводимъ съ него взоровъ, боясь, чтобъ оно не исчезло отъ насъ. На первомъ плант видимъ мы Іонна Грознаго, котораго память такъ кровава и страшна, котораго колоссальный обликъ живъ еще въ преданіи и въ фантазін народа... Что за явленіе въ нашей исторіи былъ этотъ "мужъ кровей", какъ называєть его Курбскій? Вылъ ли онъ Людовикомъ XI нашей исторіи, какъ говоритъ Карамзинъ?.. Не время и не мъсто нашен истории, какъ говорить карамзинъг.. Не время и не мъсто распространяться здёсь о его историческомъ значеніи; замётимъ только, что это была сильная натура, которая требовала себё великаго развитія для великаго подвига; но какъ условія тогдашняго полуазіатскаго быта и внёшнія обстоятельства отказали ей даже въ какомъ-нибудь развитіи, оставивъ ее при естественной силё и грубой мощи, и лишили ее всякой возможности пересоздать действительность. — то эта сильпая натура, этоть великій духъ поневолів исказились и пашли свой выходъ, свою отраду только въ безумномъ мщеній этой пенавистной и враждебной имъ дійствительности... Тираннія Іоанна Грознаго имість глубокое значеніе, и потому она возбуждаетъ къ пему скоріве сожалівніе, какъ къ падшему духу неба, чімъ ненависть и отвращеніе, какъ къ мучителю... Можетъ быть, это былъ своего рода великій человікъ, но только не вовремя, слишкомъ рано явивнійся Россіп, —пришедшій въ міръ съ призваніемъ на великое дело и увидевшій, что ему петь дела в мірю: можеть быть, въ немъ безсознательно кипели все силы для измененія ужасной действительности, среди которой онъ такъ без вредно явился, которая пе победила, но разбила его, и которой онъ такъ страшно мстилъ всю жизнь свою, разрушая и се, и себя самого въ болезнениой и безсознательной ярости... Вотъ почему изъ всехъ жертвъ его свиренства онъ самъ наиболе заслуживаетт соболезнованія; вотъ почему его колоссальная фигура, съ бледнымт лицомъ и впалыми, сверкающими очами, съ головы до ногъ облита такимъ страшнымъ величіемъ, нестерпимымъ блескомъ такой ужасающей поэзіи... И такимъ точно является онъ въ поэме Лермонтова: взглядъ очей его — молнія, звукъ реч й его — громъ небесный, порывъ гнева его — смерть и пытка; но сквозь всего этого, какъ молнія сквозь тучи, проблескаваетъ величіе падшаго, униженнаго, искаженнаго, но сильнаго и благороднаго по своей природе духа...

Поэма начинается картиною царскаго пира: въ золотомъ вѣнцѣ своемъ сидитъ грозный царь, окруженный стольпиками, боярами, князьми и опричниками.

И пируетъ царь во славу Божію, Въ удовольствіе свое и веселіе.

Онъ велить наполнить золотой ковшъ заморскимъ виномъ, обнести пирующихъ. — "И всъ пили, царя славили". Лишь только одинъ изъ опричниковъ "Въ золотомъ ковшъ не мочилъ усовъ" и сидълъ съ кръпкою думою на сердцъ. Гиъвно взглянулъ на него царь, словно ястребъ съ высоты небесъ на молодого голубя сизокрылаго, — "Да не поднялъ глазъ молодой боецъ".

Царь стукнуль объ полъ своею палкою, съ желѣзнымъ наконечникоиъ— палка на четверть вонзилась въ дубовый полъ, но и тутъ не дрогнулъ добрый молодецъ;

Вотъ промолвилъ царь слово грозное, И очнулся тогда добрый молодецъ. «Гей ты, върный нашъ слуга Кирибъевичъ, Аль ты думу затаилъ нечестивую? Али славъ нашей завидуешь? Али славъ нашей завидуешь? Али служба тебъ честная прискучила? Когда всходитъ мъсяцъ—звъзды радуются, Что свътлъй имъ гулять по поднебесью, А которая въ тучку прячется, Та стремглавъ на землю падаетъ.. Не прилично же тебъ, Кирибъевичъ, Царской радостью гнушатися; А изъ роду ты въдь Скуратовыхъ И семьею ты вскормленъ Малютиной!...

Низко кланяясь, опричникъ просптъ у царя извиненія, говоря.

Сердца жаркаго не залить виномъ, Душу черную—не запотчивать! А прогивалъ я тебя—воля царская: Прикажи казнить, рубить голову; Тяготить она илечи богатырскія И сама къ сырой земль она клонится.

Царь разспрашиваеть о причинь печали, и его вопросы—перлы народной нашей поэзіи, полныйшее выраженіе духа и формъ русской жизни того времени. Таковъ же и отвыть или, лучше сказать, отвыты опричника, потому что, по духу русской національной поэзіи, онъ отвычаеть почти стихомь на стихъ. Боясь длинноты, не выписываемъ этого мыста; но вторая половина рычи Кирпбыевича дышить такою полнотою чувства, блещеть такими самоцвытными камнями народной поэзіи, что мы не можемъ удержаться, чтобы не перечесть его вмысты съ нашими читателями. Вина печали удалова бойца—молодушка, которая закрывается фатою, когда на него любуются красныя дывушки:

На святой Руси, нашей матушкъ, Не найти, не сыскать такой красавицы: Ходитъ плавно-будто лебедушка, Смотрить сладко- какъ голубушка, Молвитъ слово-соловей поетъ; Горятъ щеки ея румяныя, Какъ заря на небѣ Божіемъ, Косы русыя, золотистыя, Въ ленты яркія заплетенныя, По пленамъ бъгутъ, извитаются, Съ грудью бѣлою цѣлуются. Во семь в родилась она купеческой, Прозывается Алена Дмитревной. Какъ увижу ее, я и самъ не свой: Опускаются руки смѣлыя, Помрачаются очи бойкія; Скучно, грустно мнъ, православный парь, Одному по свъту маяться. Опостыли мнъ кони легкіе, Опостыли наряды парчевые. И не надо мнѣ золотой казны: Съ къмъ казною своей подълюсь теперь? Передъ къмъ покажу удальство свое? Передъ къмъ я нарядомъ похвастаюсь? Отпусти меня въ степи приволжскія, На житье на вольное, на казацкое. Ужъ сложу я тамъ буйную головушку И сложу на копье бусурманское, И раздѣлятъ по себѣ злы татаровья Коня добраго, саблю острую И съдельцо браное черкасское. Мои очи слезныя коршунь выклюеть, Мои кости сырыя дождикъ вымоетъ,

И безъ похоронъ горемычный прахъ На четыре стороны развъется...

Какая сильная, могучая натура! Ея страсть — лава, ея горесть тяжела и трудна; это удалое, разгульное отчалийе, которое въ молодечествь, въ подвигь крови и смерти ищеть своего утоленія! Сколько поэзіи въ словахъ этого опричника, какая глубокая грусть дышить въ пихъ, — это грусть, которая разрываеть сильную дуту, но не убиваеть ея, это грусть, которая составляеть основной злементь, родную стихію, главный мотивъ пашей національной поэзіи!

Со сміхомъ отвінаєть царь своему любимому слугів, что его горю-біздів не мудрено помочь, предлагаєть ему яхонтовый перстень и жемчужное ожерелье, велить сперва поклопиться "смышленной" свахів, а потомъ послать къ своей Аленів Дмитріевнів дары драгопівнные:

«Какъ полюбишься—празднуй свадебку, Не полюбишься—не прогнѣвайся».

—Охъ ты гой еси, царь Иванъ Васильевичъ! Обманулъ тебя твой лукавый рабъ, Не сказалъ тебѣ правды истипной, Не повѣдалъ тебѣ, что красавица Въ церкви Божіей перевѣнчана, Перевѣнчана съ молодымъ купцомъ По закону пашему христіанскому...

Какъ ударъ грома, какъ приговоръ смерти, поражаеть душу читателя этотъ отвътъ опричника,—и тщетно испуганный слухъ его ждетъ, что скажетъ на это грозный царь: поэтъ онускаетъ занавъсъ на эту такъ трагически недоконченную картину, такъ страшно прерваниую сцену; передъ вами нътъ героевъ поэмы, и вы съ трудомъ върште, что видъли все это не наяву, что все это — только разсказъ пъсенинковъ...

> Ай, ребята, пойте—только гусли стройте! Ай, ребята, пойте—дъло разумъйте! Ужъ потыпьте вы добраго боярина И боярыню его бълолицую!

Но этотъ удалой примъръ, эти затъйливыя прибаутки пароднаго остроумія не веселять васъ; сердце ваше сжимается бользиенною тоскою; опо чустъ горе, предвидить бъду; новъсть превращается для васъ въ мрачную драму, съ трагическою катастрофою, и завязка уже готова, дъйствіе уже зародилось. Вы видите, что любовь Кирибъевича—не шуточное дъло, не простое волокитство, но страсть натуры сильной, души могучей. Вы попимаете, что для этого человъка пъть середины; или получить, или погибиуть! Опъ

вышель изъ-подъ опеки естественной правственности своего общества, а другой, болье высшей, болье человыческой, не пріобрыть: такой разврать, такая безправственность въ человыкы съ сильною натурою и дикими страстями опасны и страшны. И при всемъ этомъ онъ имыеть опору въ грозномъ цары, который никогда не пожалыеть и не пощадить, даже за обиду, не только за гибель своего любимца, хотя бы этоть быль рышительно виновать.

Занав'єсь поднять—и передъ нами новая картина: молодой купець, статный молодецъ, Степанъ Парамоновичъ, по прозванію Каланіниковъ, за прилавкою,

Шелковые товары раскладываетъ, Ръчыо ласковой онъ гостей заманиваетъ, Злато, серебро пересчитываетъ.

Это другая сторона русскаго быта того времени; на сценѣ является представитель другого класса общества. Первое его появление на щену располагаетъ васъ въ его пользу: почему-то вы чувствуете, что это одинъ изъ тѣхъ упругихъ и тяжелыхъ характеровъ, которые тихи и кротки только до тѣхъ поръ, пока обстоятельства не расколыхаютъ ихъ, одна изъ тѣхъ желѣзныхъ натуръ, которыя и обиды не стериятъ и сдачи дадутъ. Сильнѣе и сильнѣе щемитъ ваше сердце—чуетъ оно недоброе, тѣмъ больше, что "молодому куицу, статному молодцу" задался недобрый день:

Ходятъ мимо бояре богатые Въ его лавочку не заглядываютъ... Отзвонили вечерни во святыхъ церквахъ; За Кремлемъ горитъ заря туманная, Набѣгаютъ тучки на небо,— Гонитъ ихъ мятелица распѣваючи; Опустѣлъ широкій гостиный дворъ.

Калашниковъ запираеть свою давочку дубовою дверью, "да н'вмецкимъ замкомъ со пружиною", привязываеть на жел'взную ц'впь кубастаго иса,

> И пошелъ онъ домой, призадуманшись, Къ молодой хозяйкъ за Москву-ръку.

Отчего же онъ призадумался?—Или душа человѣка чуетъ шелестъ паговъ незримо-слѣдующей по пятамъ его судьбы, которая обрекла го въ свои жертвы?...

Пришедъ въ свой "высокій" домъ, Степанъ Парамоновичъ цивится, что его не встрѣчаютъ ни молода жена, ни малыя дѣ-ушки, что дубовый столъ не покрытъ бѣлою скатертью, и свѣчка середъ образомъ еле-теплится. Кличетъ опъ старуху Еремѣевну и

спраниваетъ, куда въ такой поздній часъ "дівалась, затанлася" Алена Динтріевна, и не зангрались ли его любезныя діти, что такъ рано уложились спать? И слышитъ въ отвітъ:

..Къ вечернъ пошла Алена Дмитревна; Вотъ ужъ попъ прошелъ съ молодой попадьей, Засвътили свъчу, съли ужинать,— А по-сю пору твоя хозющка Изъ приходской церкви не вернулася. А дътки твои малыя Почивать не легли, не играть пошли— Плачемъ плачутъ все, не унимаются.

Въ этихъ стихахъ полная картина домашняго быта и простыхъ, малосложныхъ, простодушныхъ, семейственныхъ отношеній у нашихъ предковъ.

Смутился Степанъ Нарамоновичъ крѣпкою думою.

И онъ сталъ къ окпу, глядитъ на улицу— А на улицѣ ночь темнехонька; Валитъ бѣлый сиѣгъ, разстилается, Заметаетъ слѣдъ человѣческій. Вотъ онъ слышитъ, въ сѣняхъ дверью хлоинули, Потомъ слышитъ шаги торопливые; Обернулся, глядитъ—сила крестиая! Передъ нимъ стоитъ молода жена, Сама блѣдная, простоволосая, Косы русыя расилетеныя.

Гнѣгомъ-инеемъ пересыпаны: Смотрятъ очи мутныя, какъ безумныя, Уста шепчутъ рѣчи непонятныя.

Онъ спраниваетъ ее, гдъ она шаталася: ужъ не гуляла ли, но ипровала ли съ дътьми боярскими, что волосы ея такъ растрепаны и одежда изорвана.

Не на то передъ святыми иконами Мы съ тобою, жена, обручалися Золотыми кольцами мѣпялися!...

Онъ грозитъ заперсть се за дубовую дверь окованную, за желѣзный замокъ, чтобъ она и свѣту Божьяго не видѣла, его имени честнаго не порочила.

Какъ осиновый листь, затряслася Алена Дмитріевна, упала мужу въ поги, прося его выслушать ее и говоря, что она "не боится смерти лютыя, а боится его немилости": въ двѣнадцати стихахъ полная картина супружескихъ отношеній варварскаго времени! Жена разсказываетъ мужу, что шедши отъ вечерни домой, услышала за собою чьи то шаги, "оглянулася—человѣкъ бѣжитъ"; этотъ человѣкъ схватилъ ее за руки, говоря ей, что онъ слуга царя грознаго, прозывается Кирибѣсвичемъ, а изъ славныя семьи изъ Малютипой...

Испугалась я пуще прежняго; Закружилась моя бъдная головушка. И онъ сталъ меня целовать-ласкать, А цѣлуя все приговаривалъ: —Отвѣчай мнѣ, чего тебѣ надобно, Моя милая, драгоцѣнная! Хочешь волота али жемчугу? Хочешь яркихъ камней, аль цвѣтной парчи? Какъ царицу, я наряжу тебя, Станутъ всѣ тебѣ завидовать, Лишь не дай мнѣ умереть смертью грѣшною: Полюби меня, обними меня Хоть единый разъ на прощаніе! И ласкалъ онъ меня, цъловалъ меня: На щекахъ монхъ и теперь горятъ, Живымъ пламенемъ разливаются Поцѣлуи его окаянные.. А смотрѣли въ калитку сосѣдушки, Смѣючись, на насъ пальцемъ показывали...

Рванувшись изъ рукъ его, она оставила у него свою фату бухарскую и узорный платокъ, подарочекъ мужа. Заключеніе ея разсказа состонтъ въ жалобахъ на свой позоръ и въ просьбахъ мужу не дать ея, свою върную жену, въ поруганіе злымъ охульникамъ. Тогда Степанъ Парамоновичъ посылаетъ за своими двумя меньшими братьями и разсказываетъ объ обидъ, нанесенной ему злымъ опричникомъ царскимъ;

А такой обиды не стерпъть душть Да не вынести сердцу молодецкому!

товорить имъ о своемъ намѣреніи—биться на смерть съ опричникомъ на кулачномъ бою, который будеть завтра на Москвѣ-рѣкѣ, при самомъ царѣ, и просить ихъ постоятъ за правду, если самъ будеть побитъ.

И въ отвътъ ему братъя молвили:
«Куда вътеръ дуетъ въ поднебесьи,
Туда мчатся и тучки послушныя;
Когда сизый орелъ зоветъ голосомъ
На кровавую долину побоища,
Зоветъ пиръ пировать, мертвецовъ убирать,
Къ нему малые орлята слетаются:
Ты нашъ старшій братъ, намъ второй отецъ;
Дѣлай самъ, какъ знаешь, какъ въдаешь,
А ужъ мы тебя, роднаго, не выдадимъ».

Изъ этого отвъта видно, что семья Калашниковыхъ хоть и не славилась столько, какъ Малютиныхъ, но состояла изъ сизаго орла съ орлятами... Превосходно очеркнулъ поэтъ, въ этомъ отвътъ, будто мимоходомъ, и простоту родственныхъ отношеній нашихъ предковъ, гдъ права первородства было и правомъ власти, гдъ старшій братъ заступалъ мъсто отца для младшихъ. И это сдълано имъ не

въ описанін, а ві живой картинь, въ самомъ разгарь въ высшей степени драматическаго дъйствія. Этою сценою семейнаго совъщанія оканчивается вторая часть драматической поэмы: дъйствующія лица в завязка дъйствія уже ръзко обозначились,—и сердце наше замираеть отъ предчувствія горестной развязки...

Надъ Москвой великой, златоглавою, Надъ стѣной кремлевской бѣлокаменной, Изъ-за дальнихъ лѣсовъ, изъ-за синихъ горъ, По тесовымъ кровелькамъ играючи, Тучки сѣрыя разгоняючи, Заря алая подымается; Разметала кудри золотистыя; Умывается снѣгами разсынчатыми, Въ небо чистое смотритъ, улыбается. Ужъ зачѣмъ ты алая заря, просыпалася? На какой ты радости разыгралася?

На Москву-рѣку сходилися удалые молодцы "разгуляться для праздника, потѣшиться" Самъ царь пріѣхалъ съ дружиною, боярами и опричниками и велѣлъ оцѣшить серебряною цѣпью мѣсто въ 25 саженъ "для охотницкаго бою, одиночнаго". Потомъ царь велѣлъ вызывать охотниковъ:

Кто побьетъ кого, того царь наградитъ, А кто будетъ побитъ. тому Богъ проститъ!

Выходить Кирибѣевичь и съ похвальбою вызываетъ супротивниковъ, обѣщаясь "лишь потѣшить царя-батюшку, но для праздника отпустить живого". Вдругъ раздалась толпа—и выходитъ Степанъ Парамоновичъ.

Поклонился прежде царю грозному, Послъ бълому Кремлю да святымъ церквамъ, А потомъ всъму народу русскому. Горятъ его очи соколиныя, На опричкика смотрятъ пристально. Супротивъ него онъ становится, Боевыя рукавицы патягиваетъ, Могутныя плечи распрямливаетъ Да кудряву бороду поглаживаетъ.

Кирибъевичъ, не выходя изъ топа своей удалой, молодецкой похвальбы, справиваетъ Казашинкова о родъ-илемени и имени, "чтобъ знать, по комъ понахиду служить, чтобъ было чъмъ и похвастаться".

> Отвичаетъ Степанъ Нарамоновичъ: А звутъ меня Степаномъ Калашниковымъ, А родился я отъ честнова отца, П жилъ я по закону Господнему: Не позорилъ я чужой жены, Не разбойничалъ почью темною, Не таился отъ свита небеснаго...

И промолвиль ты правду истинную:
По одномъ изъ насъ будутъ панихиду пѣть,
И не позже, какъ завтра въ часъ полуденный;
В одинъ изъ насъ будетъ хвастаться,
Съ удалыми друзьями пируючи.
Не шутку шутить, не людей смфшить
Къ тебф вышелъ я теперь, бусурманскій сынъ,
Вышелъ я на страшный бой, на послфдній бой!
И, услышавъ то, Кирибфевичъ
Поблфдифлъ въ лицф, какъ осенній сифгъ:
Бойки очи его затуманились,
Между спльныхъ плечъ пробфжалъ морозъ,
На раскрытыхъ устахъ слово замерло...

Воть оно — ужасное торжество совъсти въ глубокой натуръ, которая никогда не отръшится отъ совъсти, какъ бы ни была искажена развратомъ, какъ бы ни страшно поградата въ порокът... Всегда надъ пею грозная длань нравственнаго закода, грозный голосъ суда Вожія, потому что она сама—свой правственный законъ и свой неумолимый судът...

Начинается бой (мы пропускаемъ его додродбности); правая сторона побъдила,

> И опричникъ молодой застоналъ слегка, Закачался, упалъ замертво; Повалился онъ на холодный снѣгъ, На холодный снѣгъ, будто сосенка, Будто сосенка, во сыромь бору Подъ смолистый подъ корень подрубленная.

Не правда ли: вамъ жаль удалого, хотя и преступнаго бойца? Съ невыразимою тоскою повторите вы за поэтомъ жалобную мелодію, которою выразилъ онъ его паденіе?... А между тѣмъ вы же сами желали побъды благородному куппу и гибели его преступному оскорбителю?... Таково обаяніе великихъ натуръ; какъ бы ни было велико ихъ преступленіе, но, наказанныя, онъ привлекаютъ все удивленіе и всю любовь нашу: — мы видимъ въ нихъ жертвы неотразимой судьбы и братскимъ поцълуемъ прощанія и прощенія въ холодныя, посинълыя уста ихъ запечатлъваемъ торжество возстановленной смертію гармоніи общаго, которую нарушили было онъ своей виною...

Грозный царь воспалился гнѣвомъ и спрашиваетъ Калашникова: вольною волею или нехотя убилъ онъ его вѣрнаго слугу и
и лучшаго бойца? Вѣроятно, Калашниковъ могъ бы еще спасти себя
ложью, но для этой благородной души, дважды такъ страшно потрясенной— и позоромъ жены, разрушившимъ его семейное блаженство, и кровавою местью врагу, не возвратившею ему прежняго,
блаженства,—для этой благородной души жизнь уже не представ-

мяла ничего обольстительнаго, а смерть казалась необходимою для уврачсванія ея пенсцілимых ранъ... Есть души, которыя довольствуются кос-чімь— даже остатками бывшаго счастія; но есть души мозунгь которыхь— все или ничего, которыя не хотять запятнаннаго блаженства, разъ потемненной славы: такова была и душе удалого купца, статнаго молодца, Степана Парамоновича Калашникова! Онъ сказаль царю всю правду, скрывь однако причину своего мщенія;

А за что, про что—не скажу тебѣ; Скажу только Богу единому.

Какая дивная черта глубокаго знанія сердца челов'вческаго и древнихъ нравовъ! Какая высокая, трагическая черта! Онъ охотно идетъ на казнь и лишь проситъ царя "не оставить своей милостью милыхъ д'втушекъ, молодой жены да двухъ братьевъ его". Въ отв'вт'в царя, р'взко, во всемъ страшномъ величіи, выказывается колосальный образъ Грозпаго:

Хорошо тебѣ, дѣтинушка, Удалой боецъ сынъ купеческій, Что отвѣтъ держалъ ты по совѣсти. Молодую жену и сиротъ твоихъ Изъ казны моей я пожалую, Твоимъ братьямъ велю отъ сего же дня По всему царству русскому широкому Торговать безданно, безпошлинно. А ты самъ ступай, дѣтинушка, На высокое мѣсто лобное, Сложи свою буйную головушку. Я топоръ велю наточить-навострить, Палача велю одѣть-нарядить, Чтобъ знали всѣ люди московскіе, Что и ты не оставленъ моей милостью...

Какая жестокая пропія, какой ужасный сарказмъ! и мертвый содрогнулся бы отъ него во гробь! А между тьмъ, въ согласіи на милость жень, покровительствь дьтямъ и братьямъ осужденнаго проблескиваетъ лучъ блогородства и величія царственной натуры и какъ бы невольное признаніе достоинства человька, который обреченъ судьбой безвременной и насильственной смерти!.. Какая страшная трагедія! сама судьба, въ лиць Грознаго, присутствуетъ предъ нами и упраяляетъ ея ходомъ!.. И едва ли во всей исторіи человьчества можно найти другой характеръ, который могъ бы съ большимъ правомъ представлять лицо судьбы, какъ Іоаннъ Грозный!...

На площади собирается пародъ; гудитъ-воетъ заунывный колоколъ; по высокому лобному мъсту весело похаживаетъ налачъ, руки голыя нотпраючи, Удалова бойца дожидается; А лихой боецъ, молодой купецъ— Съ родными братьями прощается.

Онъ велить имъ поклониться отъ него Аленъ Дмитревиъ да заказать ей меньше печалиться, а дътушкамъ про него не велить сказывать...

И казнили Степана Калашникова Смертью лютою, позорною; И головушка безталанная Въ крови на плаху покатплася. Схоронили его за Москвой-ръкой, На чистомъ полъ, промежъ трехъ дорогъ: Промежъ Тульской, Рязанской, Владамірской, И бугоръ земли сырой тутъ насыпали, И кленовый крестъ тутъ поставили. И гуляютъ-шумятъ вътры буйные Надъ его безыменной могилою.

И воть занавѣсъ опустился, трагедія кончилась, колоссальные образы ея героевъ исчезли изъ глазъ нашихъ, прошедшее стало опять прошедшимъ—

И что жъ осталось Отъ сильныхъ, гордыхъ сихъ мужей, Столь полныхъ волею страстей?

Что?—могила, жилище тлънія и смерти; но надъ этою могилою въстъ жизнь, царитъ воспоминаніе, нъмою ръчью говоритъ преданіс:

И проходятъ мимо люди добрые: Пройдетъ старъ человъкъ-перекрестится, Пройдетъ молодецъ—пріосанится, Пройдетъ дъвица—пригорюнится, А пройдутъ гусляры—споютъ пъсенку.

Какіе роскошныя данп, какія богатыя жертвы приносятся этой могиль живыми! И она стоить ихъ, пбо не живые въ ней, мертвой,—
но она, мертвая, рождаетъ жизнь въ живыхъ: заставляетъ ихъ и креститься, и пріосаниваться, и пригорюниваться, и пѣть нѣсни!.. Васъ огорчаєть, заставляетъ страдать горестная и страшная участь благороднаго Калашникова; вы жальете даже и о преступномъ опричникъ:—понятное, человьческое чувство! Но безъ этой трагической развязки, которая такъ печалить гаше сердце, не было бы и этой могилы, столь краснорьчивой, столь живой, столь полной глубокаго значенія, и не было бы великато подвига, который такъ возвысиль вашу душу, и не было ба чудной ньсии поэта, которая такъ очаровала васъ... И потому, да перемънится нечаль ваша на радость, и да будеть эта радость свътлымъ торжествомъ побъды безспертнато надъ смертнымъ, общого надъ частнымъ! Влаго-

словимъ непреложные законы бытія и міродержавныхъ судебъ и повторимъ, за поэтомъ, музыкальный финалъ, которымъ, по старинпому и достохвальному русскому обычаю, заставляетъ онъ гусляровъ заключить свою поэтическую пѣсню:

Гей вы, ребята удалые, Гусляры молодые, Голоса заливные! Красно начинали—красно и кончайте, Каждому правдою и честию воздайте, Тороватому боярину слава! И красавиць боярынь слава! И всему народу христіанскому слава!

Излагая содержаніе этой поэмы, уже изв'єстной публиків, мы им'вли въ виду намекнуть на богатство ея содержанія, на нолноту жизни и глубокость иден, которыми она запечатлівна: что же до поэзін образовъ, роскоши красокъ, прелести стиха, избытка чувства, охватывающаго душу огненными волнами, свіжести колорита, силы выраженія, трепетнаго, полнаго страсти одушевленія,—эти вещи не толкуются и не объясняются... Мы выписали цізлую часть ноэмы—пусть читаютъ и судять сами: кто не увидить въ этихъ стихахъ того, что мы видимъ, для тіхъ пізть у масть очковъ, и едва ли какой оптикъ въ мірів поможеть имъ...

Содержаніе поэмы, въ смысль разсказа происшествія, само по себъ полно поэзін; если бы опо было историческимъ фактомъ, въ немъ жизнь являлась бы поэзіею, а поэзія жизпію. Но темъ не менье опъ не существоваль бы для насъ, нашли бы мы его въ простодушной хроникъ старыхъ временъ или, по какому-нибудь чуду, сами были его свидътелемъ-оно было бы для насъ мертвымъ матеріаловъ, въ который только поэть могь бы вдохнуть душу живу, отдъливъ отъ него все случайное, произвольное, и представивъ его въ гармоническомъ циломъ, постаповленномъ и освищенномъ сообразно съ требованіями точки зрвнія и сввта. И въ этомъ отношенін пельзя довольно надивиться поэту: онъ является здісь опытнымъ, геніальнымъ архитекторомъ, который умветь такъ согласить между собою части зданія, что ни одна подробность въ украшеніяхъ не памется линисю, по представляется необходимою и равно важною съ самыми существенными частями зданія, хотя вы и понимаете. что архитекторъ могъ бы легко, вмъсто ея, сдълать и другою. Сакъ ни пристально будете вы вглядываться въ поэму Лермонтена, не найдете ни одного лишияго или недостающаго слова, черты, стиха, образа, ни одного слабаго мъста: все въ ней необходимо, полно, сильно! Въ этомъ отношении ее пикакъ нельзя сравнить съ народными легендами, носящими на себѣ имя вхъ собира-теля—Кпрши Данилова: то дѣтскій лепетъ, часто поэтическій, но часто и прозаическій, нерѣдко образный, но чаще символическій, уродливый въ цѣломъ, полный ненужныхъ повтореній одного й того же; поэма Лермонтова—созданіе мужественное, зрѣлое и столько же художественное, сколько п народное. Безыменные творцы этихъ безыскусственныхъ и простодушныхъ произведений составляли одно съ въющимъ въ нихъ духомъ народности; сли не могли отъ нея отдълиться, она заслопяла въ нихъ саму же себя: но нашъ поэтъ вошель въ царство пародности, какъ ея полный властелинъ, п, проникнувшись ел духомъ, слившись съ нею, онъ показалъ полько свое родота съ нею, а не тождоство: даже въ минуту творчества онъ видъл ее предъ собою, какъ предметь, и такъ же по воль своей вышель изъ нея въ другія сферы, какъ и вошелъ въ нее. Опъ показаль этимъ только богатство элементовъ своей поэзін, кровное родство своего духа съ духомъ народности своего отечества; показалъ, что и прошедшее его родины такъ же присущно его натуръ, какъ и ея настоящее; и потому онъ, въ этой поэмъ, является не безыскусственнымъ пъвцомъ народности, по истиннымъ художникомъ, -и если его поэма не можетъ быть переведена ни на какой языкъ, ибо колорить ея весь въ русско-народномъ языкь, то тымь пе менье она-художественное произведение, во всей полноть, во всемъ блескъ жизни, воскресившее одинъ изъ моментовъ русскаго быта, одного изъ представителей древней Русп. Въ этомъ отношенін нослѣ Бориса Годунова больше всъхъ посчастливилось Іаонну Грозному: въ ноэмъ Лермонтова колоссальный образъ его является изваяннымъ изъ мъди или мрамора...

По внутреннему плану нашей статьи мы должны были сперва говорить о тых стихотвореніяхь Лермонтова, въ которыхь онь является не безусловнымь художникомь, но внутреннимь человыкомь, и по которымь однимь можно увидыть богатство элементовы его духа и отношенія его кы обществу. Мы такы и начали, такы и продолжаемы: взгляды на чисто-художественныя стихотворенія его заключить пашу статью. И если мы остановились на "Пысны про царя Пвана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова", которую сами признаемы художественною, то потому, что, во-первыхы, самая ея художественность болые или менье условна, ибо вы этой "Пысны" оны поддылывается поды лады старинный и заставляеть гусляровы пыть ее; во-вторыхы, эта "Пысны" представляеть собою факты о кровномы родствы духа поэта сы народ-

нымъ духомъ и свидьтельствуетъ объ одномъ изъ богатьйшихъ элеиентовъ его поэзін, памекающемь на великость его даланта. Саиый выборъ этого предмета свидьтельствуеть о состояній духа поэта, педовольнаго современною дійствительностію и нерепесшагося отъ нея въ далекое прошедшее, чтобъ тамъ искать жизни которой онъ не видить въ настоящемъ. Но это прошедшее ис могло долго занимать такого поэта: онъ скоро долженъ былт почувствовать всю бъдпость и все однообразіе его содержанія в возвратиться къ настоящему, которое жило въ каждый каплѣ его крови, трепетало съ каждымъ біспісмъ сто пульса, съ каждымъ вздохомъ его груди. Не отдълиться сму отъ него! Оно вивдрилось въ него, обвилось вокругъ него, опо сосетъ кровь изъ его сердца, опо требуетъ всей жизин его, всен дъятельности! Оно ждетъ отъ пего своего просвътлънія, уврачеванія своихъ язвъ и недуговъ. Опъ, только онъ, можетъ соверщить это, какъ полный представитель настоящаго, другой властитель нашихъ думъ! Въ созданіяхъ поэта, выражающихъ скорби и педуги общества, общество находить облегченіе отъ своихъ скорбей и недуговъ: тайна этого цълительнаго дъйствія -сознаніе причины бользин черезъ представленіе бользин, какъ ны говорили объ этомъ выше въ нашей статьъ. Великую истину заключають въ себъ эти простодушныя слова изъ "Гимпа Музамъ" древняго старца Гезіода: "Если кто чувствуеть скоро́ь, свѣжую рапу сердца, и сидитъ съ своею горькою думою, а пъвенъ, служитель музъ, запостъ о славъ первыхъ человъковъ п блаженныхъ боговъ, на Олимпъ живущихъ, въ тотъ же мигъ забываеть несчастный горе и не помнить ин одной заботы; такъ скоро даръ боговъ измънилъ его... Но это сила поэзін вообще, сила всякой поэзін; дъйствіе же поэзін, воспроизводящей наши собственныя страданія, еще чудиве оказывается на нашихъ же собственныхъ страданіяхъ: увидавъ ихъ вна пасъ самихъ, очищенными и просватленными общимъ значеніемъ скрывающагося въ шихъ тапиственнаго смысла, мы тотчась же чувствуемь себя облегченными отъ шихъ...

Нашъ въкъ — въкъ по преимуществу историческій. Всѣ думы, всѣ вопросы паши и отвъты на нихъ, вся паша дъятельностъ вырастаетъ изъ исторической почвы и на исторической почвъ. Человъчество давно уже пережило въкъ полноты своихъ върованій; можетъ быть, для ист изступить эпоха сще высшей полноты, исжели какою когда-либо кружде паслаждалось опо: по пашъ въкъ есть въкъ сознанія, филосо четрующаго духа, размыналенія, префлексіи", В о и р о съ — вотъ алу се и омега пашего времени. Ощутимъ ли

мы въ себъ чувство любви къ женщинъ, — вмъсто того, чтобъ роскошно упиваться его полнотою, мы прежде всего спрашиваемъ себя: что такое любовь, въ самомъ ли дълъ мы любимъ? и пр. Стремясь къ предмету съ ненасытною жаждою желанія, съ тяжелою тоскою, со всѣмъ безумствомъ страсти, мы часто удивляемся холодности, съ какою видимъ исполненіе самыхъ пламенныхъ желаній нашего сердца, — и многіе изъ людей нашего времени могутъ примѣнить къ себъ сцену между Мефистофелемъ и Фаустомъ, у Пушкина:

Когда красавица твоя Была въ восторгѣ, въ упоеньѣ, Ты безпокойною душой Ужъ погружался въ размышленье (А доказали мы съ тобой, Что размышленье – скуки сѣмя). И знаешь ли, философъ мой, Что думалъ ты въ такое время, Когда не думаетъ никто? Сказать ли?

Фаустъ.

Говори. Ну, что?

Мефистофель.

Ты думалъ: агнецъ мой послушный! Какъ жадно я тебя желалъ! Какъ хитро деве простодушной Я грезы сердца возмущалъ! Любви невольной, безкорыстной Невинно предалась она... Что жъ грудь теперь моя полна Тоской и скукой ненавистной? На жерву прихоти моей Гляжу, уппвшись наслажденьемъ, Съ неодолимымъ отвращеньемъ. Такъ безразсчетный дуралей, Вотще рѣшась на злое дѣло. Заръзавъ нищаго въ лъсу, Бранитъ ободранное тъло; Такъ на продажную красу, Насытясь ею торопливо, Развратъ косптся боязливо

Ужасно!.. Но это не смерть и даже не страсть игра, какъ думастъ старое покольне, которое, въ своей молодости, такъ беззаботно пило и вло, такъ весело плисало, такъ безсознательно наслаждалось жизнію. Нътъ, это не смерть и не старость: люди нашего времени также или еще больше полны жаждой желаній, сокрушительною тоскою порываній и стремленій. Это только бользненный кризисъ, за которымъ должно послъдовать здоровое состояніе, лучше и выше прежняго. Та же рефлексія, то же размышленіе, которое теперь

отравляеть полноту всякой пашей радости, должно быть впослѣдстві источникомъ высшаго, чьмъ когда-либо, блаженства, высшей полноті жизна. По горе тьмъ, кто является въ эпоху общественнаго недуга! Общество живеть не годами—вѣками, а человѣку данъ инг жизни: общество выздоровѣстъ, а тѣ люди, въ которыхъ выразился кризисъ его болѣзни—благороднѣйшіе сосуды духа, навсегда могут остаться въ разрушающемъ элементѣ жизни!..

Какъ бы то пи было, по нашъ въкъ есть въкъ размышленія Поэтому рефлексія (размышленіе) есть законный элементь поэзів нашего времени, и почти всть великіе ноэты нашего кремени заплатили ему полиую дань: Байронъ въ "Манфредъ", "Каинъ" в другихъ произведеніяхъ; Гете особенно въ "Фаустъ", вся поэзія Шиллера по преимуществу рефлектирующая, размышляющая. Въ наше время едва ли возможна поэзія въ смыслъ древнихт поэтовъ, созерцающая явленія жизни безъ веякаго отношенія къ личности поэта (поэзія объективная), и въ наше время тотъ не поэтъ и особенно не художникъ, у котораго въ оспованіи таланта не лежитъ созерцательность древнихъ и способность воспроизводить явленіе жизни безъ отношеній къ своей личности; но въ наше время отсутсвіе въ поэть впутренняго (субъективнаго) элемента есть недостатокъ.

Въ самомъ Гете не безъ основанія порицають отсутствіе историческихъ и общественныхъ элементовъ, спокойное довольство дъйствительностію, какъ она есть. Это и было причиною, почему менье Гетевской художественная, но болье человьчественная, туманная поэзія Шиллера нашла себъ больше отзыва въ человьчествь, чьмъ поэзія Гете.

Преобладаніе внутренняго (субъективнаго) элемента въ поэтахъ обыкновенныхъ есть признакъ ограниченности таланта. У нихъ субъективность означаетъ выраженіе личности, которая всегда ограниченна, есля является отдёльно отъ общаго. Они обыкновенно говорять о своихъ правственныхъ педугахъ, и всегда одно и то же; читая ихъ, невольно вспоминаемь эти стихи Лермонтова:

Такое дѣло памъ, страдалъ ты или нѣтъ,
На что намъ знатъ твои сомиѣнья,
Надежды глупыя первопач льныхъ лѣтъ,
Разсудка злыя сожалѣнья?
Взгляни: передъ тобой играючи идетъ
Толна дорогою привычной,
На лицахъ праздничныхъ чуть видеиъ слѣдъзаботъ,
Слезы не встрѣтинь неприличной,—
А между тѣмъ изъ нихъ едва ли есть одинъ,
Тяжелый пыткой пе измятый,

До преждевременныхъ добравшийся морщинъ Безъ преступленья пль утраты!..

Новерь: для нихъ смешонъ твой плачь и твой укоръ Съ своимъ напевомъ заученнымъ,

Какъ разрумяненной трагическій актеръ,

Махающій мечемъ картоннымъ...

Въ талантв великомъ избытокъ внутренняго, субъективнаго элемента есть признакъ гуманности. Не бойтесь этого направленія: оно не обманетъ васъ, не введетъ васъ въ заблужденіе. Великій поэть, говоря о себь самомъ, о своемъ я, говоритъ объ общемъ — о человъчествъ, ибо въ его натуръ лежить все, чъмъ живетъ человъчество. И потому въ его грусти всякій узнаетъ свою грусть, въ его душъ всякій узнаетъ свою п видитъ въ немъ не только п о эта, но и человъка, брата своего по человъчеству. Признавая его существомъ несравненно высшимъ себя, всякій въ то же время сознаетъ свое родство съ нимъ.

Воть что заставило насъ обратить особенное внимание на субъективныя стихотворения Лермонтова и даже порадоваться, что ихъ больше, что чистохудожественныхъ. По этому признаку мы узнаемъ въ немъ поэта русскаго, народнаго, въ высшемъ и благороднъйшемъ вначения этого слова, — поэта, въ которомъ выразился исторический моментъ русскаго общества. И вет такия его етихотворения глубоки и многозначительны; въ нихъ выражается богатая дарами духа природа, благородная человъческая личность.

Черезъ годъ послѣ папечатанія "Иѣсни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого кунца Калашникова", Лермонтовъ вышелъ снова на арену литературы, съ стихотвореніемъ "Дума", изумившимъ всѣхъ алмазною крѣпостію стиха, громовою силою бурпаго одушевленія, исполинскою эпергією благороднаго негодованія и глубокой грусти. Съ тѣхъ поръ стихотворенія Лермонтова стали являться одии за другими безъ перемежки и съ его именемъ.

Поэть говорить о повомъ покольнін, что онъ смотрить на него съ печалью, что его будущое "иль пусто, иль темно", что оно должно состарыться педъ бременемъ познанья и сомныня; укоряеть его, что оно изсушило умъ безилодною наукой. Въ этомъ нельзя согласиться съ поэтомъ: сомныне—такъ; по излишества познанія и науки, хотя бы и "безилодной", мы не видимъ: напротивъ, педостатокъ познанія и науки принадлежить къ бользнямъ нашего покольнія:

Мы всѣ учились понемногу Чему-набудь и какъ-нибудь! Хорошо бы еще, если бъ, взамънъ утраченной жизни, из насладились хоть знаніемъ: былъ бы хоть какой-нибудь выигрышъ Но сильное движеніе общественности едълало насъ обладателями знанія, безъ труда и ученія— и этотъ плодъ безъ корня, надо признаться, пришелся намъ горекъ: онъ только пресытилъ насъ, в не напиталъ, притупилъ нашъ вкусъ, по не усладилъ его. Это обыкновенное и необходимое явленіе во всъхъ обществахъ, вдруги вступающихъ изъ естественной непосредственности въ сознательную жизнь, не въ иъдрахъ ихъ возросшую и созрѣвшую, а пересаженную отъ развившихся народовъ. Мы въ этомъ отношеніи—безъвшы впиоваты!

Богаты мы, едва изъ колыбели, Ошибками отцовъ и позднимъ ихъ умомъ, И жизнь ужъ пасъ томитъ, какъ ровный путь безъ цѣли Какъ пиръ на праздникъ чужомъ!

Какая върная картина! Какая точность и ор<mark>игинальность въ</mark> выраженіи! Да, умъ отцовъ нашихъ, для пасъ—поздній умъ: великая истипа!

И непавидимъ мы, и любимъ мы случайно. Ничьмъ не жертвуя пи злобъ, ни любви; И царствуетъ въ душъ какой-то холодъ тайный, Когда огонь кипитъ въ крови! И предковъ скучны намъ роскошныя забавы, Ихъ легкомысленный, ребяческій развратъ; И къ гробу мы спъшимъ безъ счастья и безъ славы, Глядя насмъшливо назадъ. Толпой угрюмою и скоро позабытой Надъ міромъ мы пройдемъ безъ шума и слѣда, Не броспвши въкамъ ни мысли плодовитой, Ни геніемъ начатаго труда. И прахъ нашъ, строгостью судьи и гражданина, Потомокъ оскорбитъ преврительнымъ стихомъ, Насмѣшкой горькою обманутаго сыпа Надъ промотавишмся отцомъ!

Эти стихи писаны кровью; опи вышли изъ глубниы оскорбленнаго духа: это воиль, это стоиъ человька, для котораго отсутствов внутренией жизии есть зло, въ тысячу разъ ужасивйшее физической смерти!... И кто же изъ людей новаго нокольнія не найдеть винемъ разгадки собственнаго упынія, д шевиной апатіи, пустоты внутренией, и не откликиется на него своимъ воилемъ, своимъ стономъ?... Если подъ "сатирою" должно разумыть не невинное зубоскальство веселенькихъ остроумцевъ, а громы негодованія, грозу духа, оскорбленнаго нозоромъ общества—то "Дума" Лермонтова есть сатира, и сатира есть законный родъ поэзіи. Если сатиры Ювенала дынатъ такою же бурею чувства, такимъ же могуществомъ

огненнаго слова, то Ювеналъ дъйствительно великій поэтъ!...

Другая сторона того же вопроса выражена въ стихотвореній пуновтъ". Обдъланный въ золото галантерейною пгрушкою кинжалъ наводитъ поэта на мысль о роли, которую это орудіе смерти и мщенія играло прежде... А теперь?.. Увы!

Никто привычною, заботливой рукой Его не чиститъ, не ласкаетъ, И надписи его, молясь передъ зарей, Никто съ усердьемъ не читаетъ... Въ нашъ вѣкъ изнѣженный не такъ ли ты, поэтъ, Свое утратилъ назначенье, На влато промънявъ ту власть, которой свътъ Внималъ въ нѣмомъ благоговѣньи? Бывало, мфрный звукъ твоихъ могучихъ словъ Воспламенялъ бойца для битвы; Онъ нуженъ былъ толив, какъ чаша для пировъ, Какъ опміамъ въ часы молитвы! Твой стихъ, какъ Божій духъ носился надъ толной, И отзывъ мыслей благородныхъ Звучаль, какъ колоколь на башнъ въчевой Во дин торжествъ и бъдъ вародныхъ. Но скученъ намъ простой и гордый твой языкъ, Насъ тфшатъ блестки и обманы; Какъ ветхая краса, нашъ ветхій міръ привыкъ Морщины прятать подъ румяны... Проснешься ль ты опять, осм'янный пророкъ? Иль никогда, на голосъ мщенья, Изъ золотыхъ иоженъ не вырвешь свой клинокъ, Покрытый ржавчиной презрѣнья?...

Воть оно, то бурное одушевленіе, та тренещущая, изнемогающая оть полноты своей страсть, которую Гегель называеть въ Шиллеръ наоосомъ!... Нѣтъ, хвалить такіе стихи можно только стихами, и притомъ такими же... А мысль?.. Мы не должны здѣсь искать статистической точности фактовъ; но должны видѣть выраженіе поэта, —и кто не признаетъ, что то, чего онъ требуетъ отъ поэта, составляетъ одну изъ обязанностей его служенія и призванія? Не есть ли это характеристика поэта—характеристика благороднаго Шиллера?...

"Не върь себъ" есть стихотвореніе, составляющее тріумвирать съ двумя преднествовавшими. Въ немъ поэть ръшаетъ тайну истиннаго вдохновенія, открывая источникъ ложнаго. Есть поэты, пишущіе въ стихахъ въ прозъ, и, кажется, удивптельно какъ сильпо и громко; по чтеніе которыхъ дъйствуетъ на душу, какъ угаръ или тяжелый хмель, и ихъ произведенія, особенно увлекающія молодость, какъ-то скорэ испаряются изъ головы. У этихъ людей нельзя отнять дарованія и даже вдохновенія, по

Въ пемъ признака небесъ напрасно пе ищи: То кровь кипитъ то силъ избытокъ!...

Со времени появленія Пушкина, въ пашей литературѣ показались какія-то неслыханныя прежде жалобы на жизнь, ношло вт обороть новое слово "разочарованіе", которое теперь уже усиѣло сдѣлаться и старымъ, и приторнымъ. Элегія смѣнила оду и стала господствующимъ родомъ поэзін. За поэтами даже и илохіе стихотворцы начали воспѣвать

> Иогибшій жизни цвѣтъ Везъ малаго въ восьмнадцать лѣтъ.

Ясно, что эта была эпохи пробужденія нашего общества къ жизни: антература въ первый разъ еще начала быть выраженіемъ общества. Это новое направленіе литературы вполнів выразилось въ дивномъ созданін Нушкина — "Демонъ". Это демонъ сомивнія, это духъ размышленія, рефлексія, разрушающей всякую полноту жизни, отравляющей всякую радость. Странное діло: пробулась жизнь, и съ нею объ-руки пошло сомивніе — врагъ жизни! "Демонъ" Нушкина съ тіхъ норъ остался у насъ візчнымъ гостемъ и съ злою, насмітняюю улыбкою показывается то тутъ, то тамъ... Мало этого онъ привелъ другого демона, еще болье страшнаго, болье неразгаданнаго, высказавшагося въ стихотвореніи Лермонтова:

И скучно и трустио, и некому руку подать
Въ минуту душевной невзгоды ..
Желанья!... Что пользы напрасио и въчно желать?...
А годы проходять—всъ лучшіе годы!
Любить... но кого же?... на время—не стоитъ труда,
А въчно любить невозможно
Въ себя ли заглянешь—тамъ прошлаго нътъ и слъда:
И радость, и мука, все тамъ инчтожно!...
Что страсти?—въдь рано иль поздно ихъ сладкій педугъ
Исчезнетъ при словъ разсудка,
И жизпь—какъ посмотришь съ холоднымъ вииманьемъ
вокругъ—

Такая пустая и глупая шутка..

Страшенъ этотъ глухой могильный голосъ подземнаго страданія, нездінней муки, этотъ потрясающій душу реквізмъ всіхъ падеждъ, всіхъ чувствъ человіческихъ, всіхъ обаяній жизни! Отъ него содрогается человіческая природа, стынеть кровь въжилахъ, и прежній світлый образъ жизни представляется отвратительнымъ скелетомъ, который душить насъ въ своихъ костяныхъ объятіяхъ, улыбаелся евоими костяными челюстями и прижимается къ устамъ нашимъ! Это не минута духовной дисгармоніи, сердечнаго отчаяція: это похоронная пісия всей жизни! Кому не знакомо по оныту

стояніе духа, выраженное въ ней, въ чьей патур'в це скрывается вможность ея страшныхъ диссонансовъ,—тв, конечно, увидять въ й не больше, какъ маленькую піесу грустнаго содержанія, и буть правы; но тоть, кто не разъ слыпаль внутри себя ея могильти нап'явъ, а въ ней увидѣлъ только художественное выраженіе вно знакомаго ему ужаснаго чувства, тотъ принишеть ей слишть глубокое значеніе, слишкомъ высокую цівну, дасть ей почете місто между величайшими созданіями поэзіп, которыя когдатовіто между величайшими созданіями поэзіп, которыя когдатовітовіто світочамъ Эвменидъ, освіщали бездонныя пропасти повітокаго духа... И какая простота въ выраженіи, какая естестность, свобода въ стихі. Такъ и чувствуєщь, что вся пьеса новению излилась на бумагу сама собою, какъ потокъ слезъ, давно е накипівшихъ, какъ струя горячей крови изъ раны, съ кото- і вдругъ сорвана перевязка...

Вспомняте "Героя Нашего Времена", вспомнате Печорина—
го страннаго человъка, который, съ одной стороны, томится
знію, презпраетъ и ее, и самого себя, не вършть ни въ нее, ни
самого себя, носить въ себъ какую-то бездонную пропасть жеий и страстей, ничъмъ ненасытимыхъ, а съ другой—гонится зъ
знію, жадно ловить ея виечатльнія, безумно унивается ея обаями; вспомните его любовь къ Бэль, къ Върь, къ княжнь Мери,
потомъ поймите эти стихи:

Любить... но кого же?... на время-не стоитъ труда.

А въчно любить невозможно!

невозможно! По зачыть же эта безумная жажда любви, къ чему гордые ндеалы вычной любви, которыми мы встрычаемы нашу сть. эта гордая выра вы неизмыняемость чувства и его дыйстэльность?.. Мы знаемы одну піссу, которой содержаніе высказыты тайный педугы нашего времени и которая за нысколько лыты
оды симы казаласы бы даже беземысленною, а теперы для мнов слишкомы многознаменательна. Воты она:

Я не люблю тебя: мив суждено судьбою не полюбивши разлюбить; Я не люблю тебя: больной моей душою, Я никогда не буду здвсь любить. О, не кляни меня! Я обманулъ природу; Тебя, себя, когда, въ волшебный мигъ, Я сердце праздное и бъдную свободу Повергъ въ слезахъ у милыхъ погъ твоихъ. Я не люблю тебя, но. нолюбя другую, Я презиралъ бы горько самъ себя; И, какъ безумный, я и иличу, и тоскую, Н все о томъ, что не люблю тебя!...

Неужели прежде этого не бывало? Или, можеть быть, прежде этог не придавали большой важности: пока любилось любили; разли билось-не тужили; даже соединясь какъ бы по страсти тъми уза ми, которыя навсегда рашають участь двухъ существъ, и нотом увидевъ, что ошиблись въ своемъ чувстве, что не созданы одна для другого, вижето того, чтобъ приходить въ отчаяние отъ стран ных в ценей, предавались ленивой привычке, свыкались и равы дущно изъ сферы гордыхъ идеаловъ, полноты чувства, переходи. въ мирное и почтепное состояние пошлой жизни!.. Въдь у всяко эпоми свой характеръ!... Можетъ быть, люди нашего времени слид комъ многаго требуютъ отъ жизни, слишкомъ необузданно предают обанніямъ фантазін, такъ что, послів ихъ роскошныхъ мечтані дъйствительность кажется имъ уже слишкомъ безцвътною, блъдно холодною и пустою?... Можетъ быть, люди нашего времени слии комъ серьезно смотрятъ на жизнь, даютъ слишкомъ большое значен чувству?... Можетъ быть, жизнь представляется имъ какимъвысокимъ служеніемъ, священнымъ тапиствомъ, и они лучи хотять совсимь не жить, нежели жить, какъ живется?. Можетъ быть, они слишкомъ прямо смотрятъ на вещи, слишком добросовъстны и точны въ пазваніи вещей, слишкомъ откровенн пасчеть самихъ себя: протяжно зъвая, не хотятъ называть себ эптузіастами, и ни другихъ, ни самихъ себя не хотятъ обманыва ложными чувствами и становиться на ходули?... Можетъ быть, оп слишкомъ совъстливы и честны въ отношении къ участи других людей, и, объщавъ другому существу любовь и блаженство, дум ютъ, что непремънно должны дать ему то и другое, а, не вид возможности исполнить это, предаются тоскъ и отчаннію?... Ил можеть быть, лишенные сочувствія съ обществомъ, сжатые его хо лодными условіями, они видять, что не въ пользу имъщедрые дар богатой природы, глубокаго духа, и представляють собою младени въ англійской бользии?... Можетъ быть — чего не можетъ быть!.

"И скучно, и грустно" изъ всёхъ пьесъ Лермонтова обрати, на себя особую пепріязнь стараго покольнія. Странные люди! Им все кажется, что перзія должна выдумывать, а не быть жрице истины, тільнть побрякушками, а не греміть правдою! Имъ в кажется, что люди—діти, которыхъ можно заговорить прибауткам или утільнть сказочнами! Они не хотятъ понять, что если кто кос что знаетъ, тотъ смістея падъ увірсніями и порта, и моралист зная, что они сами вмъ не вірятъ. Такія правдивыя представлен того, что ссть, кажутся нашимъ чудакамъ безправственными. Пи том и Бульи и Жанлисъ, они думаютъ, что истина сама по себ

есть высочайшая правственность... Но воть самое лучшее докательство ихъ детскаго заблужденія: изъ того же самаго духа поа, изъ котораго вышли такіе безотрадные, леденящіе сердце челозческое звуки, изъ того же самаго духа вышло и стихотворее "Въ минуту жизни трудную"—эта молитвенная, елейная мелодія идежды, примпренія и блаженства въ жизни жизнію.

Другую сторону духа нашего поэта представляеть его превосрдное стихотвореніе "Памяти А. И. О—го": это сладостная мердія какихъ-то глубокихъ, но тихихъ думъ, чувства сильнаго, но вломудреннаго, замкнутаго въ самомъ себъ... Есть въ этомъ ститвореніи что-то кроткое, задушевное, отрадно-успоканвающее душу...

какою грандіозною, гармонирующею съ тономъ цѣлаго картиною ключается это стихотвореніе: вотъ истинно безконечное и въ мысли, въ выраженіи; вотъ то, что въ эстетикѣ должно разумѣть подъ

енемъ высокаго (sublime)...

Не выписываемъ чудной "Молитвы" (стр. 43), въ которой эть поручаеть Матери Божіей, "теплой заступницѣ холоднаго ра", невинную дѣву. Кто бы ни была эта дѣва—возлюбленная сердца, или милая сестра-не въ томъ дело; но сколько кротй задушевности въ топъ этого стихотворенія, сколько нъжности въ всякой приторности; какое благоуханное, теплое, женственное вство! Все это трогаеть въ голубиной натуръ человъка; но въ къ мощномъ и гордомъ, въ натуръ львиной – все это больше, мъ умилительно... Изъ какихъ богатыхъ элементовъ составлена эзія этого челов'ька, какими разнообразными мотивами и звуками жиять и льются ея гормоніп и мелодіп! Вотъ пьеса, означенная брикою "1-е Января": читая ее, мы опять входимъ въ совернно новый міръ, хотя и застаемъ въ ней все ту же думу, то сердце, словомъ — ту же личность, какъ и въ прежнихъ. Поэтъ орить, какъ часто, при шумѣ пестрой толны, среди мелькающихъ ругъ него бездушныхъ лицъ-, стянутыхъ приличьемъ масокъ", да холодныхъ рукъ его съ небрежною смълостью касаются "давно трепетныя" руки модныхъ красавицъ, какъ часто воскресаютъ въ ъ старинныя мечты, святые звуки погибшихъ лътъ...

И вижу я себя ребенкомъ; и кругомъ
Родныя все мъста: высокій барскій домъ
И садъ съ рязрушенной теплицей;
Зеленой сътью травъ подернутъ спящій прудъ,
А за прудомъ село дымится—и встаютъ
Вдали туманы надъ полями.
Въ аллею темную вхожу я; сквозь кусты
Глядитъ вечерній лучь, и желтые листы
Шумятъ подъ робкими шагами.

Только у Пушкина можно найти такія картины въ этомъ родѣ! Когда же, говорить опъ, шумъ людской толиы "спугистъ мою мечту",

О, какъ мив хочется смутить веселость ихъ И дерзко бросить имъ въ глаза железный стихъ, Облитый горечью и злостью!...

Если бы не всв стихотворенія Лермонтова были одинаково лучшія, то это мы назвали бы однимъ изъ лучинхъ.

"Журналисть, Читатель и Инсатель" напоминаеть и пдеею, и формою, и художественнымь достоинствомъ "Разговоръ кингопродавца съ поэтемъ" Пункина. Разговорный языкъ этой пьесы—верхъ совершенства: ръзкость сужденій, тонкая и ъдкая насмъшка, оригинальность и поразительная върность взглядовъ и замъчаній—нзумительны. Исповъдь поэта, которою оканчивается пьеса, блестить слезами, горитъ чувствомъ. Личность поэта является въ этой исповъди въ высшей степени благородною.

"Ребенку" — это маленькое лирическое стихотвореніе заключаеть въ себь цьлую повість, высказанную намеками, но тімъ не меніе понятную. О, какъ глубоко поучительна эта повість, какъ сильно потрясаеть она дуну!... Въ ней глухія рыданія обманутой любви, стоны исходящаго кровію сердна, жестокія проклятія, а потомъ, можеть быгь, и благословеніе смиреннаго напятаніемъ сердца женщины... Какъ я люблю тебя, прекрасное дитя! Говорять, ты нохожь на нес, и хоть страданія измінили ее прежде времени, но ея образь въ моемъ сердців...

.. А ты, ты любишь ли меня? Не скучны ли тебъ непрошенныя ласки? Не слишкомъ часто дь я твои цфлую глазки? Слеза моихъ ланить твоихъ не обожгла ль? Смотри жъ, не говори им про мою печаль, Ни вовсе обо мив. Къ чему? Ее. быть можетъ. Ребяческій разсказъ разсердить иль встр-вожить... Но ты мит все повтрь Когда въ вечерній часъ, Предъ образомъ съ тобой заботливо склонясь, Молитву дътскую она тебъ шентала И въ знаменье креста персты твои сжимала, И всф знакомыя, родныя имена Ты повторять за ней, -- скажи: тебя она Ни за какого еще молиться не учила? Бледнея, можеть быть, она произносила Названіе, теперь забытое тобой... Не вспоминай его.. Что имя?—звукъ пустой! Дай Богъ, чтобъ для тебя опо осталось тайной. Но если, какъ-нибудь, когда-инбудь,случайно Узнасшь ты его, - ребяческіе дни Ты вспомни, и его, дитя, не прокляни!

Отчего же туть пъть раскаянія?--спросять моралисты. Надзиьте

очки, господа, и вы увидите, что герой пьесы спрашиваеть дитя не учила ли о на его молиться еще за каго-то, не произносила ли, блёднёя, теперь забытаго имъ имени?... Онъ просить ребенка не проклинать этого имени, если узнаеть о немъ. Воть истинное горжество нравственности!

Поэтическая мысль можеть иногда родиться и вследствие какого-нибудь изъ тъхъ обстоятельствъ, изъ которыхъ слагается наша жизнь; но чаще всего и почти всегда она есть не что иное, какъ случай дёйствительности въ возможности, и потому въ поэзіи не имветь никакого мвста вопрось: "было ви это?" но она всегда должна положительно отвъчать на вопросъ: "возможо ли это, можетъ ли это быть въ дъйствительности?" Самое обстоятельство можетъ только, такъ сказать, натолкнуть поэта на поэтпческие пдею п, будучи выражено имъ въ стихотворсній, является уже совсьмъ другимъ, новымъ и небывалымъ, но могущимъ быть. Потому, чѣмъ выше талантъ поэта, тъмъ больше находимъ мы въ его произведеніяхъ примененій и къ собственной пашей жизни, и къ жизни другихъ людей. Мало этого: въ непенытанныхъ нами обстоятельствахъ мы узнаемъ какъ будто коротко знакомое намъ по опыту, и тогда понимаемъ, почему поэзія, выражая частное, есть выраженіе общаго. Прочтите "Сосъда" Лермонтова – и хотя бы вы никогда не были въ подобномъ обстоятельствъ, но вамъ покажется, что вы когда-то были въ заключении, любили незримаго сосъда, отделеннаго отъ васъ ствиою, прислуживались и къ мерному звуку шаговъ его, и къ унылой пъснъ его и говорили къ нему про себя:

Я слушаю—и въ мрачной тишинъ Твои напъвы раздаются...
О чемъ онп—не знаю: по тоской Исполнены, и звуки чередой, Какъ слезы, тихо льются, льются...
И лучшихъ лътъ надежды и любовь—Въ груди моей все оживаетъ вновь, И мысли далеко несутся, И полонъ умъ желаній и страстей, И кровь кинить—и слезы изъ очей, Какъ звуки, другъ за другомъ льются...

Эта тихая, кроткая грусть души сильной и крынкой, эти унылые, мелодическіе звуки, льющісся другь за другомь, какъ слеза за слезою; эти слезы, льющіяся одна за другою, какъ звукъ за звукомъ,—сколько въ нихъ тапиственнаго, невыговариваемаго, но такъ ясно понятнаго сердцу! Здёсь поэзія становится музыкою: здёсь обстоятельство является, какъ въ оперё, только поводомъ къ звукамъ, намекомъ на ихъ тапиственное значеніе; здѣсь отъ случ жизни отнята вся его матеріальная, внѣшняя сторона, и извлеченизъ него одниъ чистый зопръ, солнечный лучъ свѣта, въ возмости скрывавшійся въ немъ... Выраженное въ этой пьесѣ обстоятел ство можетъ быть фактомъ, по сама пьеса относится къ этому факт какъ относится къ натуральной розѣ поэтическая роза, въ котор пѣтъ грубаго вещества, составляющаго натуральную розу, но которой только нѣжный румянецъ и кроткое ароматическое дыхан натуральной розы...

Гармонически и благоуханно высказывается дума поэта и пьесахъ: "Когда волнуется желтьющая шва", "Растались мы, и твой портретъ" и "Отчего",—и грустно, бользненно въ пьес "Влагодарность". Не можемъ не остановиться на двухъ послъдних Оиъ коротки, повидимому, лишены общаго значенія и не заключють въ себъ никакой иден; но Воже мой! какую длинную и грус пую повъсть содержить въ себъ каждое изъ нихъ! какъ онъ гл боко знаменательны, какъ полны мыслію!

Мнѣ грустно, петому что я тебя люблю, Н знаю: молодость цвѣтущую твою Не пощадитъ молвы коварное гоненье. За каждый свѣтлый день иль сладкое мгновенье Слезами и тоской заплатишь ты судьбѣ. Мнѣ грустио. . нотому что весело тебѣ.

Это вздохъ музыки, это мелодія грусти, это кроткое страдан любви, послідняя дань ніжно и глубоко любимому предмету ограстерзаннаго и смиреннаго бурею судьбы сердца!.. И какая удивительная простота въ стихів! Здівсь говорить одно чувство, котор такъ полно, что не требуетъ поэтическихъ образовъ для свое выраженія; ему не нужно убранства, не нужно украшеній, оно гов рить само за себя, оно вполнів высказалось бы и прозою...

За все, за все Тебя благодарю я: За тайныя мученія страстей, За горечь слезъ, отраву поцълуя, За месть враговъ и клевету друзей; За жаръ души, растраченный въ пустыпъ,— За все, чъмъ я обманутъ нъ жизни былъ... Устрой лишь такъ, чтобы тебя отнынъ Недолго я еще благодарилъ...

Какая мысль екрывается въ этой грустной "благодарности", и этомъ сарказмѣ обманутаго чувствомъ и жизнію сердца? Все хорош и тайныя мученія страстей, и горечь слезъ, и всѣ обманы жизн по еще лучие, когда ихъ иѣтъ, хотя безъ нихъ и нѣтъ ничег

просить душа, чемь живеть она, что нужно ей, какъ масли радля лампады!.. Это утомленіе чувствомъ: сердце просить покоя о отдыха, хотя и не можеть жить безъ волненія и движенія... Въ endant къ этой пьесъ можетъ идти новое стихотворение Лермон-това, "Завъщание": это похоронная пъснь жизни и всъмъ ся обольщеніямь, тымь болье ужасная, что ся голось не глухой и не громкій, а холодно спокойный; выраженіе не горить и не сверкаеть образами, но небрежно и прозаично... Мысль этой пьесы: и худое, и хорошее-все равно; сдълать лучше не въ нашей воль, и потому пусть идеть себъ какъ оно хочеть... Это ужъ даже и не сарказиъ, пне пронія, и не жалоба: че на что сердиться, не на что жаловатьея, -- все равно! Отпа и ат жаль огорчить... Возл'в нихъ есть сосъдка-она не спросить о немъ, но нечего жалъть пустого сердца-пусть поплачеть: въдь это ей нипочемъ! Страшно!.. Но поэзія есть сама дъйствительность, и четому она должна быть неумолима и безпощадна, гдв двло пдеть о томъ, что есть или что бываеть... А человъку необходимо должно перейти и черезъ это состояніе духа. Въ музыкъ гармонія условливается диссонансомъ, въ духъ-блаженство условливается страданіемъ, избытокъ чувства сухостію чувства, любовь ненавистію, сильная жизненность отсутствіемъ жизни: это такія крайности, которыя всегда живуть вм'єсть, въ одномь сердцъ. Кто не печалился и не плакалъ, тотъ и не возрадуется, кто не больль, тотъ и не выздоровьеть, кто не умираль заживо, тотъ и не возстанетъ... Жалъйте поэта, или, лучше, самихъ себя: ибо, показавъ вамъ раны своей души, онъ показалъ вамъ ваши собственныя раны; но не отчанвайтесь ни за поэта, ни за человѣка: въ томъ и другомъ бурю сменяеть ведро, безотрадность — надежда...

Два перевода изъ Байрона,— "Еврейская мелодія" и "Въ Альбомъ", тоже выражають внутренній мірь дуни поэта. Это боль сердца, тажкіе вздохи груди; это надгробныя надписи на памятинкахъ погибшихъ радостей...

"Вътка Палестины" и "Тучи" составляють переходъ отъ субъективныхъ стихотвореній нашего поэта къ чисто-художественнымъ. Въ объихъ пьесахъ видна еще личность поэта, но въ то же время виденъ уже и выходъ его изъ внутренняго міра своей души въ созерцаніе "полнаго славы творенья". Первая изъ нихъ дышитъ благодатнымъ спокойствіемъ сердца, теплотою моливты, кроткимъ въяніемъ святыни. О самой этой пьесъ можно сказать то же, что говорится въ ней о въткъ Палестины:

Заботой тайною хранима, Передъ иконой золотой, Стоишь ты, вътвь Герусалима, Святыни върный часовой! Прозрачный сумракъ, лучъ лампады, Кивотъ п крестъ, символъ святой... Все полно мира и отрады Вокругъ тебя и надъ тобой...

Вторая пьеса: "Тучи" полиа какого-то отраднаго чувства выздоровленія и надежды, и пл'єняетъ роскошью поэтическихъ образовъ, какимъ-то избыткомъ умиленнаго чувства.

"Русалкою" пачнемъ мы рядъ чисто-художественныхъ стихотвореній Лермонтова, въ которыхъ личность поэта исчезаеть за роскошными видинями явленій жизни. Эта пьеса покрыта фантастическимъ колоритемъ и, не роскопи картинъ, богатству поэтическихъ образовъ, художественности отдълки, составляетъ собою одинъ изъ грагоцінна перлова русскої повін. "Три Пальмы" дышать знойной природою Востока, перепосять насъ на песчаныя пустыни Аравін, на ея цв'ятущіе оазисы. Мысль поэта ярко выдается, — п онъ поступилъ съ нею какъ истинный поэтъ, не заключивъ своей пьесы правственного сентенцією. Самая эта мысль могла быть опоэтизпрована только своимъ восточнымъ колоритомъ и оправдана названіемь "Восточное сказаніе": пначе она была бы дітскою мыслію. Иластицизмъ и рельефиость образовъ, выпуклость формъ и яркій блескъ восточныхъ красокъ-сливають въ этой пьесъ поэзію съ живописью: это картина Брюлова, смотря на которую, хочешь еще и осязать ее.

"Дары Терека" есть поэтпческая апавеоза Кавказа. Только роскошная, живая фантазія грековъ умѣла такъ олицетворять природу, давать образъ и личность ея нѣмымъ и разпобразнымъ явленіямъ. Иѣтъ возможности выписывать стиховъ изъ этой дивпохудожественной пьесы, этого роскошнаго видьнія богагой, радужной, исполинской фантазін; иначе приплось бы переписать все стихотвореніе. Терекъ и Касній олицетворяють собою Кавказъ, какъ самыя характеристическія его явленія. Терекъ сулитъ Каспію дорогой подарокъ: но сладострастно-лѣнивый спбаритъ моря, покоясь въ мягкихъ берегахъ, не внемлетъ ему, не обольщаясь ин стадомъ валуновъ, ни трупомъ удалого кабардицца; но когда Терекъ сулитъ ему сокровенный даръ—безцѣниѣе всѣхъ даровъ вселенной, и когда

. . . Надъ нимъ, какъ сиѣгъ бѣла. Голова съ косой размытой, Колыхаяся, всилыла,—
И старикъ во блескѣ власти

Всталь, могучій, какъ гроза, И одёлнсь влагой страсти Темносиніе глаза. Онъ взыграль, веселья полный — И въ объятія свои Набёгающія волны Приняль съ ропотомъ любви...

Мы не назовемъ Лермонтова ни Байрономъ, ни Гете, ни Пушкинымъ; но не думаемъ сдълать ему гиперболической похвалы, сказавъ, что такія стихотворенія, какъ "Русалка", "Три Пальмы" и "Дары Терека" можно находитъ только у такихъ поэтовъ, какъ Байронъ. Гете и Пушкинъ...

Не менъс превосходна "Казачья колыбельная пъсня". Ея дея-мать; но поэть умбль дать индивидуальное значение этой общей идев: его мать-казачка, и потому содержание ся колыбельюй прсии выражаеть собою особенности и оттрики казачьяго быта. Это стихотвореніе есть художественная апооеоза матери; все, что сть святого, беззав'ятнаго въ любви матери, весь тренетъ, вся п'ва, вся страсть, вся безконечность кроткой нѣжности, безграинчпость безкорыстной преданности, какою дышить любовь матери,все это воспроизведено поэтомъ во всей полноть. Гдь, откуда взяль тоэтъ эти простодушныя слова, эту умилительную ивжность тона, ти кроткіе и задушевные звуки, эту женственность и прелесть выаженія? Онъ видъть Кавказъ,—и намъ нонятна върность его карчить Кавказа; онъ не видаль Аравін и пичего, что могло бы дать му понятіе объ этой странъ палящаго солнца, несчаныхъ степей, еленыхъ пальмъ и прохладпыхъ источниковъ, но онъ читалъ ихъ писанія: какъ же онъ такъ глубоко могъ проникцуть кенскаго и материнскаго чувства?

"Воздушный Корабль" не есть собственно переводъ изъ Зейдниа: Лермонтовъ взялъ у нъмецкаго поэта только идею, но обраюталь ее по-своему. Эта пьеса, по своей художественности, достойа великой тъни, которой колоссальный обликъ такъ грандіозно редставленъ въ ней.—Какое тихое, успоконтельное чувство ночи ослъ знойнаго дня въстъ въ стихотвореніи "Горцыя вершины", вътой маленькой ньесъ Гете, такъ граціозно переданной нашимъ оэтомъ.

Теперь намъ остается разобрать ноэму Лермонтова "Мцырн". Ільшый мальчикъ черкесъ воспитанъ былъ въ грузинскомъ монатырь; выросии, онъ хочетъ едълаться или его хотятъ едълать моахомъ. Разъ была страшная буря, во время которой черкесъ скрылв. Три дня пропалалъ онъ, а на четвертый былъ найденъ въ степи, близъ обители, слабый, больной, и умирающій перенесечъ снова і монастырь. Почти вся поэма состоить изъ испов'єди о томъ, ч было съ нимъ въ эти три дня. Давио манилъ его къ себ'є прі зракъ родины, темно носившійся въ душ'є его, какъ восноминан дътства. Онь захот'єль вид'єть Вожій міръ—и ушелъ

Давнымъ-давно задумалъ я Взгаянуть на дальнія поля, Узнать, прекрасна ли земля,— И еъ часъ ночной, ужасный часъ, Когда гроза пугала васъ, Когда, столиясь при алтарѣ. Вы пицъ лежали на землѣ, Я убѣжалъ О! я, какъ братъ. Обняться съ бурей былъ бы радъ! Глазами тучи я слѣдилъ, Рукою молню ловилъ... Скажи мнѣ, что средь этихъ стѣнъ Могли бы дать вы мнѣ взамѣнъ Той дружбы краткой, но живой, Межъ бурнымъ сердцемъ и грозой?...

Ужъ изъ этихъ словъ вы видите, что за огненная душа, что з могучій духъ, что за исполниская натура у этого мцырн! Это лю бимый идеалъ нашего поэта, это отраженіе въ поэзін тыпи его соб ственной личности. Во всемъ, что ин говоритъ мцыри, въетъ его собственнымъ духомъ, поражаєть его собственною мощью. Это про изведеніе субъективное.

Мысль поэмы оказывается юношескою неэрфлостію, и если она дала возможность поэту разсынать мередъ вашими глазами такое богатство самоцвътныхъ камней поэзін, то не сама собою, а точно какъ странное содержание иного посредственнаго либретто даетъ геніальному композитору возможность создать превосходную оперу. Недавно кто-то, резонерствуя въ газетной стать в о стихотвореніях в .Термонтова, назвалъ его "Ивсию про царя Ивана Васильевича, удалаго опричинка и молодого купца Калашникова" произведеніемъ дътскимъ, а "Миыри" — произведеніемъ зрълымъ: глубокомысленный критиканъ, разсчитывая по нальцамъ время появленія той и другой поэмы, очень остроумно сообразиль, что авторь быль тремя годамя старше, когда написалъ "Мцыри", и изъ этого казуса весьма основательно вывель заключеніе: ergo "Миыри" арълье. Это очень нонятно: у кого ивтъ эстетическаго чувства, кому не говоритъ само за себя поэтическое произведение, тому остается гадать о немъ по нальцамъ или сображаться съ метрическими книгами...

Но, не смотря на незрълость иден и нъкоторую натяпутость въ содержаніи "Мцыри",—подробности и изложеніе этой поэмы

изумляють своинь меполненіемъ. Можно сказать безъ преувеличенія, что поэтъ браль цвъты у радуги, лучи у солнца, блескъ у молніи, грохотъ у громовъ, гуль у вътровъ, —что вся природа сама несла и нодавала ему матеріалы, когда инсаль онъ эту поэму... Кажетзя, будто поэть до того быль отягощень обременительною полногою внутренняго чувства, жизни ч поэтическихъ образовъ, что гоговъ былъ воспользоваться первою чельнувшею мыслію, чтобъ только освободиться отъ нихъ, —и они хлынули изъ души его, какъ горящая лава изъ огнедышащей горы, какъ море дождя изъ тучн, игновенно объявшей собою распаленный гормонть, какъ внезапно прорвавшій яростный потокъ, поглощающій окрестность на далекое разстояние свении сокрушительными воднаму... Этотъ четырехстоиный ямбъ съ одними мужескими окончаніями, какъ въ "Шильйонкомъ Узникъ", звучитъ и отрывието надаетъ какъ ударъ меча, горажающаго свою жертву. Упругесть, энергія и звучное, однообразное паденіе его удивительно гармонирують съ сосредоточеннымъ тувствомъ, несокрушимою силою могучей натуры и трагическимъ попоженіемъ героя поэмы. А между тъмъ какое разнообразіе картинъ, образовъ и чувствъ! тутъ и бури духа, и умиление сердца, и воили ртчаянія, и тихія жалобы, и гордое ожесточеніе, и кроткая грусть, и мракъ ночи, и торжественное величіе утра, и блескъ полудня, и ганиственное обаяніе вечера!.. Многія положенія изумляють своею зърностію: таково мъсто, гдъ мцыри описываетъ свое замираніе юдль монастыря, когда грудь его пылала предсмертнымъ огнемъ, согда надъ усталою головою уже въяли успокоительные сны смерти и носились ея фантастическія вид'внія. Картины природы обличаотъ кисть великаго мастера: онъ дышатъ грандіозностію и роскошнымъ блескомъ фантастическаго Кавказа. Кавказъ взялъ полную ань съ музы нашего поэта... Странное дело! Кавказу какъ будто уждено быть колыбелью нашихъ поэтическихъ талантовъ, вдохноителемъ и пъстуномъ ихъ музы, поэтическою ихъ родиною! Пушинъ посвятилъ Кавказу одну изъ первыхъ своихъ поэмъ-, Кавазскаго Плѣнника", и одна изъ послѣднихъ его поэмъ -- "Галубъ" оже посвящена Кавказу; нѣсколько превосходныхъ лирическихъ стиотвореній его также относится къ Кавказу, Грибовдовъ создаль на Кавказ'в свое "Горе отъ Ума": дикая и величавая природа этой траны, кипучая жизнь и суровая поэзія ея сыновъ вдохновили его скорбленное человъческое чувство на изображение апатическаго, ичтожнаго круга Фамусовыхъ, Скалозубовъ, Загоръцкихъ, Хлестоыхъ Тугоуховскихъ, Репетиловыхъ, Молчалиныхъ-этихъ карикатуръ на природу человвческую... И вотъ является ковый велик таланть-и Бавказъ двлается его поэтическою родиною, пламенн любимою имъ: на недоступныхъ вершинахъ Кавказа, въпчанных въчнымъ снъгомъ, находитъ онъ свой Парнассъ; въ его свиръпол Терекъ, въ его горныхъ потокахъ, въ его цълебныхъ источниках находить онь свой Кастальскій ключь, свою Ипокрену... Какъ жал что не папечатана другая поэма Лермонтова, дъйствіе которой с вершается также на Кавказъ, и которая въ рукописи ходитъ г публикъ, какъ нъкогда ходило "Горе отъ Ума": мы говоримъ "Демонь". Мысль этой поэмы глубже и песравнение зрълъе, чът мысль "Миыри", и хотя исполнение ся отзывается ивкоторою п зрълостію, но роскошь картинъ, богатетво поэтическаго одушевлені превосходные стихи, высокость мыслей, обаятельная прелесть обр зовъ, ставитъ ес несравненно выше "Миыри" и превосходитъ вс что можно сказать въ ся похвалу. Это не художественное создані въ строгомъ смысль искусства; но оно обнаруживаетъ всю мон таланта поэта и объщаеть въ будущемъ великія художественны созданія.

Говора вообще о поэзіп Лермонтова, мы должны заміти въ ней одинь педостатокъ: это иногда неяеность образоги иеточность въ выраженіи. Такъ, напримітрь, въ "Дарахъ-Терека" гдів "сердитый потокъ" описываеть Каспію красоту убитой казачко очень неопреділенно памекнуто и на причину ся смерти, и на отпошенія къ гребенскому казаку:

По красоткѣ-молодицѣ не тоскуетъ надъ ръкой Лишь одинъ во всей станицѣ Казачина гребенской Осѣдлалъ онъ вороного, И вь г эрахъ, въ ночномъ бою, на кинжалъ чеченца злого сложитъ голову свою.

Здась на догадку читателя оставляется три случая, равы возможные: или что чеченець убиль казачку, а казакь обрек себя миценію за смерть своей любезной; или что самъ казак убиль ее изъ ревности и ищетъ себа смерти, или что онъ ен не знаетъ о погибели своей возлюбленной, и потому не тужитъ ней, готовясь въ бой. Такая неопредаленность вредитъ художественности, которая именно въ томъ и состоитъ, что говоритъ образам опредаленными, выпуклыми, рельефными, вполив выражающим заключенную въ инхъмысль. Можно найти въ кинжка лермоитова иять

тесть неточныхъ выраженій, подобныхъ тому, которыми оканчивается го превосходная ньеса "Поэтъ":

Проснешься ль ты опять, осм'вянный пророкъ? Иль никогда, на голосъ мщенія, Изъ золотыхъ ноженъ не вырвешь свой клинокъ, Нокрытый ржавчиной презръпья?

"Ржавчины презранья" — выражение неточное ислишкомъ сбивающеся на аллегрию. Каждое слово въ поэтическомъ произведении должно того исчернывать все значение требуемаго мыслию цалаго роизведения, чтобъ видно было, что натъ въ языка другого слова, оторое тутъ могло бы заманить его. Иушкинъ и въ этомъ отношении еличайний образецъ: во всахъ томахъ его произведений едва ли ожно найти хоть одно сколько-нибудь неточное или изысканное ыражение, даже слово... Но мы говоримъ не больше, какъ о пяти ли шести пятнышкахъ въ книгъ Лермонтова: все остальное въ ей удивляетъ силою и тонкостию художественнаго такта, полновластымъ обладаниемъ совершенно покореннаго языка, истинно Иушкинскою очностию выражения.

Бросая общій взглядъ на стихотворенія Лермонтова, мы видимъ ъ инхъ вев силы, вев элементы, изъ которыхъ слагается жизнь поэзія. Въ этой глубокой натурь, въ этомъ мощномъ духь все киветъ; имъ все доступно, все понятно: они на все откликаются. онь всевластный обладатель царства явленій жизни, онъ воспроизводить хъ, какъ истинный художникъ; онъ поэтъ русскій въ душь-въ емъ живетъ прошедшее и настоящее русской жизни; онъ глубоко накомъ и съ внутрениимъ міромъ души. Несокрушимая сила и ощь духа, смиреніе жалобъ, елейное благоуханіе молитвы, пламенное, урное одушевленіе, тихая грусть, кроткая задумчивость, вопли ордаго страданія, стоны отчаянія, таниственная н'ыкность чувства, еукротимые порывы дерзкихъ желаній, целолудренная чистота, едуги современнаго общества, картины міровой жизни, хмельшыя баянія жизни, укоры сов'єсти, умплительное раскаяніе, рыданія трасти и тихія слезы, какъ звукъ за звукомъ, льющіяся въ полнотв миреннаго бурею жизни сердца, упосніе любви, трепетъ разлуки, адость свиданія, чувство матери, презръніе къ прозъжизни, безумная сажда восторговъ, полнота унивающагося роскошью бытія духа, плаенная въра, мука душевной чистоты, стоиъ отвращающагося самао себя чувства замершей жизни, ядъ отрицанія, холодъ сомивнія, орьба полноты чувства съ разрушающею силою рефлексій, падиній ухъ неба, гордый демонъ и невинный младенецъ, буйная вакхан-

ка и чистая діва-все, все въ поззін Лермонтова: и небо и земля н рай и адъ.. Но глубинь мысли, роскопи поэтическихъ образовъ увлекательной, неотразимой силь поэтического обаяція, полнот! жизпи и типической оригинальности, по избытку силы, быющей огненнымъ фонтаномъ, его созданія напоминають собою созданіз великихъ возговъ Его поприще еще только пачато, и уже какт много имъ сдълано, какое пенстощимое богатство элементовъ обиаружено имъ: чего же должно ожидать отъ него въ будущемъ?... Пока еще не назовемъ мы его ни Байрономъ, ни Гете, ин Пушкинымъ и не скажемъ, чтобъ изъ него со временемъ вышель Байронъ. Гете или Пушкинъ: ибо мы убъждены, что изъ него выйдеть ин тоть, ни другой, ни третій, а выйдеть—Лермонтовъ... Знаемъ, что наини похвалы покажутся большинству публики преувеличенными; но мы уже обрекли себя тяжелой роли говорить ръзко и опредъленно то, чему спачала пикто не вършть, но въ чемъ скоро всь убъждаются, забывая того, кто первый выговориль сознание общества, и на кого опо за это смотрѣло съ насмѣнкою и неудовольствіемъ... Для толны ибмо и безмольно свидательство духа, которымъ запечатлъны созданія вновь явившагося талапта: она составляеть свое суждение не по самымъ этимъ созданиямъ, а по тому, что о шихъ говорять сперва люди почетные, литераторы заслуженные, а потомъ, что говорятъ о нихъ всъ. Даже, восхищаясь произведеніями молодого поэта, толна косо смотрить, когда его сравниваютъ съ именами, которыхъ значенія она не пошимаеть, но къ которымъ она прислушалась, которыхъ привыкла уважать на слово... Для толиы не существують убъкденія истины: она върнтъ только авторитетамъ, а не собственному чувству и разуму — и хорошо дъластъ... Чтобъ преклониться передъ поэтомъ, ей надо сперва прислушаться къ его имени, привыкнуть къ нему и забыть множество ничтожныхъ именъ, которыя на минуту похищали ел безсмысленное удивление. Procul profani...

Какъ бы то ин было, но и въ толив есть люди, которые высятся надъ нею: они поймуть насъ, они отличать Лермонтова отъ какого-инбудь фразера, который заинмается стукотнею звучныхъ словъ и богатыхъ риомъ, который вздумаетъ почитать себя представителемъ національнаго духа потому только, что кричитъ о славъ Россіи (инсколько не пуждающейся въ этомъ) и ваидальски смъстся надъ издыхающею, будто бы, Евроною, дълая изъ героевъ ея исторіи что-то похожее на ивмецкихъ студентовъ... Мы увърены, что и наше сужденіе о Лермонтовъ отличать они отъ тъхъ производствъ въ "л у ч-

пі е писатели нашего времени, надъ сочиненіями которыхъ (будто ы) примирились всв вкусы и даже всв литературныя партін", акихъ писателей, которые дъйствительно обнаруживаютъ замвчательное дарованіе, но лучшими могутъ казаться только для малаго ружка читателей того журнала, въ каждой кинжкв котораго печатють они по одной и даже по двв новвсти... Мы увърены, что ни поймутъ, какъ должно, и ропотъ стараго поколвнія, которое, ставшись при вкусахъ и убъжденіяхъ цввтущаго времени своей зизни, упорно принимаетъ неспособность свою сочувствовать новому понимать его—за ничтожность всего новаго...

И мы видимъ уже начало истиннаго (не шуточнаго) примиенія всёхъ вкусовъ и всёхъ литературныхъ партій падъ сочиненіями Гермонтова, — и уже недалеко то время, когда имя его въ литераурѣ сдёлается народнымъ именемъ, и гармоническіе звуки его позіи будутъ слышимы въ повседневномъ разговорѣ толиы, между олками ея о житейскихъ заботахъ...

## II.

## ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.

Соч. М. Лермонтова. Спб. 1840. Двъ части.

Отличительный характеръ нашей литературы состоить въ рѣзой противоположности ся явленій. Возьмите любую европейскую итературу, и вы увидите, что ни въ одной изъ нихъ нѣтъ скачовъ отъ величайшихъ созданій до самыхъ пошлыхъ: тѣ и другія вязаны лѣстницею со множествомъ ступеней, въ нисходящемъ или осходящемъ порядкъ, смотря потому, съ котораго конца будете мотрѣть. Подлѣ геніальнаго художественнаго созданія вы увидите ножество созданій, принадлежащихъ сильнымъ художническимъ тааитамъ; за ними безконечный рядъ превосходныхъ, примѣчательыхъ, порядочныхъ и т. д. беллетрическихъ произведеній, такъ что оходите до порожденій дюжинной посредственности не вдругъ, а остепенно и незамѣтно. Самыя посредственныя произведенія инотранной беллетристики посятъ на себъ отпечатокъ большей или епьшей образованности, знанія общества пли, по крайней мѣрѣ, рамотности авторовъ. И потому-то всь европейскія литературы такъ

илодовиты и богаты, что ин на мить не оставляють своихъ чита телей безъ достаточнаго запаса учетвеннаго наслаждения. Самая фран цузская литературы, бъдная и пичтожная художественными созданія ми, едва ли еще не богаче другихъ беллетрическими произведеніями благодари которыхъ она и удерживаеть свое исключительное влады чество падъ европейского читающего публикого. Напротивъ того, паш молодая литература по справедливости можетъ гордиться значительнымъ числомъ великихъ художественныхъ созданий и до нищеть бъдна хорошими беллетристическими произведеніями, которыя, естественно, должны бы далеко превосходить первыя въ количествъ. Въ въкъ Екатерины литература наша имъла Державина—и пикого, кто бы хотя пъсколько приближался къ печу; полузабытый пынк Фонвизинъ и забытые Хеминцеръ и Богдановичъ были единственными примъчательными беллетристами того времени. Крыловъ, Жуковскій и Батюшковъ были пеэтическими корифеями въка Александра I; Канпистъ, Карамзинъ (говоримъ о пемъ не какъ объ историнів), Дмитрієвъ, Озеровъ и еще немногіе блестящимъ образомъ поддерживали беллетристику того времани. Съ двадцатыхъ до тридцатых годовъ пастоящаго выда литература наша оживилась: еще далеко не пончили своего поэтического поприща Крыловъ и Жуковскій, какъ явился Пунктик, первый великій перодный русскій поэть, внолив художникъ, сопровождаєтый и окруженный толпою болье или менье примъчательных талантовъ, которыхъ невыгода быть современинами Иушкина. Но зато пунквискій періодъ пеобывновение (сравнительно съ преднествовавшими и послъдующимъ) быль богать блестищими беллетрическими талантами, изъ которыхъ и вкоторые въ своихъ произведенияхъ возвинались до поэзін, хотя другіе теперь уже и не чигаются, по въ свое время мользовались большимъ зипманіемъ публики и сильно запимали ее своими произведеніями, большею частію мелкими, пом'вщавшимися въ журналахъ и альманахахъ. Изчало четвертаго де--эживд, амиизэчитемедд и амиизэчиньмод азопаванено вітапитка ніемъ п – несбывшимися аркими надеждами; "Юрій Милославскій" подаль большія надежды, "Торквато Тасео" тоже подаль большія надежды... И многіе подавали большія падежды, только теперь оказались совершение безнадежными... Но и въ этомъ періодъ надеждъ и безпадежностей блестить яркая звъзда великаго творческаго таланта, —мы говоримь о Готоль, который, къ сажальнію, посль смерти Нушкина ничего не печатаеть, и котораго последнія произведенія русская публика прочла въ "Современникъ" за 1836 лодъ, хотя слухи о повыхъ его произведениях и не умолкають...

Ридцатый годъ быль роковымъ для нашей литературы: журналы пачали прекращаться одниъ за другимъ, альманахи наскучили пуб
в и прекратились, и въ 1834 году "Библютека для Чтенія"

оединила въ себъ труды почти всъхъ извъстныхъ и неизвъстныхъ

поэтовъ и литераторовъ, какъ бы парочно для того, чтобы нока
катъ ограниченность ихъ дъятельности и бъдность русской литера
катъ ограниченность ихъ дъятельности и бъдность русской литера
катъ ограниченность ихъ дъятельности и бъдность русской литера
ка этотъ разъ прямо выскажемъ нашу главную мысль, что отличи
тельный характеръ русской литературы—внезанные проблески силь
ныхъ и даже великихъ художническихъ талантовъ и, за немногими

масключеніями, въчная ноговорка читалей: "книгъ много, а читать нечего"... Къ числу такихъ сильныхъ художественныхъ талантовъ, неожиданио являющихся среди окружающей ихъ пустоты, принадле
житъ талантъ г. Лермонтова.

Въ "Библютекъ для Чтенія" на 1834 годъ напечатано было явсколько (очень немного) стихотвореній Пушкина и Жуковскаго; послъ того русская поэзія нашла свое убъжище въ "Современникъ", гдь, кромъ стихотвореній самого издателя, появлялись неръдко и стихотворенія Жуковскаго и немногихъ другихъ, и гдъ помъщены: "Капитанская Дочка" Пушкина, "Носъ", "Коляска" и "Утро дълового человъка", сцена изъ комедін Гоголя, не говоря уже о нъсколькихъ замъчательныхъ беллетрическихъ произведеніяхъ и критическихъ статьяхъ. Хотя этотъ полужурналь и полуальманахъ только годъ издавался Пушкинымъ; но какъ въ немъ долго печатались посмертныя произведенія его основателя, то "Современникъ" и долго еще былъ единственнымъ убъжищемъ поэзін, скрывшейся изъ періодическихъ изданій съ началомъ "Вибліотеки для Чтенія". Въ 1835 году вышла маленькая книжка стихотворсній Кольцова, посль того постоянно печатающаго свои лирическія произведенія въ въ разпыхъ періодическихъ издапіяхъ до сего времени. Кольцовъ обратилъ на себя общее внимание, но не столько достоинствомъ и сущностію своихъ созданій, сколько своимъ качествомъ поэта-самоучки, поэта-прасола. Онъ и доселъ не нопятъ, не оцъценъ, какъ поэть, вив его личныхъ обстоятельствъ, и только немногіе сознають всю глубину, обширность и богатырскую мощь его таланта и видять въ немъ не эфемерное, хотя и примъчательное явленіе періодической литературы, а истеннаго жреца высокаго искусства. Почти въ одно время съ изданіемъ первыхъ стихотвореній Кольцова явился съ своими стихотвореніями и г. Бенедиктовъ. Но его муза гораздо больше произвела въ публикъ толковъ и восклицаній, нежели обогатило нашу литературу. Стихотворенія г. Белидиктова явленіе п ивчатольное, интересное и глубоко поучительное: они отрицате. пояснють тайну искусства и въ то же время подтверждають со ту истину, что всякій вившийй таланть, ослучляющій глаза ви пею стороною искусства и выходящій не изъ вдохновенія, а легко восиламеняющейся натуры, такъ же тихо и незамѣтно сход съ арены, какъ шумно и блистательно является на нее. Благо: странной случайности, вслъдствіе которой въ "Библіотеку для ч иія" попали стихи г. Красова и явились въ ней съ имен г. Вернета, г. Красовъ, до того времени печатавшій свои про веденія только въ московскихъ наданіяхъ, получиль общую изв ность. Въ самомъ дъль, его лирическія произведенія часто отли ются пламеннымъ, хотя и неглубокимъ чувствомъ, а иногда и дожественною формою. Послъ г. Красова заслуживаютъ винм етихотворенія подъ фирмою - о-; они отличаются чувствомъ ско нымъ, страдальческимъ, болезпеннымъ, какою-то однообразною с гинальностію, неріздко счастливыми оборотами постоянно господс ющей въ нихъ иден раскаянія и примиренія, иногда илънительні поэтическими образами. Знакомые съ состояніемъ духа, которое нихъ выражается, пикогда не пройдуть мимо ихъ безъ душев: участія; находящіеся въ томъ же самомъ состоянін духа, естест то, преувеличатъ ихъ достоинства; люди же, или не знакомые такимъ страданіемъ, или слишкомъ нормальные духомъ, могутъ отдать имъ должной справедливости: таково вліяніе и такова уч поэтовъ, въ созданіяхъ которыхъ общее слишкомъ заслонено индивидуальностію. Во всякомъ случав, стихотворенія—о—при лежать къ примъчательнымъ явленіямъ современной имъ литерат и ихъ историческое значение не подверждено никаму сомивнию.

Можеть быть, многимъ покажется странно, что мы инчего говоримъ о г. Кукольникъ, ноэть столь илодовитомъ и столь и вознесенномъ "Виблютекою для Чтепія". Мы вполив признаємъ достопнетва, которыя ненодвержены никакому сомивнію, но о корыхъ новаго исчего сказать. Поэтическія мъста не выкунаютъ чтожности пѣлаго созданія, точно такъ же, какъ два-три счаствые монолога не составляють драмы. Пусть въ драмѣ, состоя вые монолога не составляють драмы. Пусть въ драмѣ, состоя въ збою стиховъ, наберется до тридцати, или, если хотите, и пятидесяти хороннуъ лирическихъ стиховъ, по драма оттого менье скучна и утомительна, если въ ней пѣтъ ни дъйствія, характеровъ, ин истины. Многочисленность наинсанныхъ къмъ-л драмъ также не составляють еще достопиства и заслуги, обенно, если всь драмы нохожи одна на другую, какъ

панли воды. О таланть ин слова, пусть онъ будеть; но степень праманта — воть вопросъ! Если таланть не имъсть въ себъ достапочной силы стать въ уровень съ своими стремленіями и предпріттіями, онъ производить только пустоцв'єть, когда вы ждете отъ него плодовъ. – Чтобы пасъ не подозръвали въ пристрастін, мы, прожалуй, упомянемъ еще и о г. Бернеть, во многихъ стихотворепатияхъ котораго пногда проблескивали яркія некорки поэзіи; но ни Фдно изъ нихъ, какъ изъ большихъ, такъ и изъ маленькихъ, не представляло собою ничего цълаго и оконченнаго. Къ тому же ргалантъ г. Бернета идетъ сверху внизъ, и последнія его стихотворенія посл'ядовательно слаб'я первыхъ, такъ что теперь, уже перетугають говорить и о первыхъ. Можеть быть, мы пропустили еще ческолько стихотворцевъ съ проблескомъ таланта; но стоитъ ли останавливаться надъ однолетними растеніями, которыя такъ не редки, лакъ обыкцовенны и цвътутъ одно мгновеніе! стоитъ ли останавливаться надъ ними, хоть они и цветы, а не сухая трава? Неть,

Спящій въ гробъ мирно спи, Жизью пользуйся живущій!

И потому обратимся къ живымъ. Но и изъ нихъ только одипъ Кольцовъ объщаетъ жизнь, которая не боится смерти, ибо его поэзія есть не современно-важное, но безотносительно примъчательное авленіе. Никого изъ явившихся вм'єсть съ нимъ и посль него мельзя поставить съ нимъ на ряду, и долго стоялъ эгорномъ отдаленіи отъ всёхъ другихъ, какъ вдрухъ на горизонтё пашей повог новое частито и тотчась оказалось зваздою первой величины. Мы говоримь о Лермонтовь, который, безъ имени, явился въ "Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду" 1838 года, съ поэмою "Пъсин про царя Ивана Васильвича, молодого опричника и удалого купца Калашникова", а съ 1839 года постоянно продолжаеть являться въ "Отечественныхъ Ванискахъ". Поэма его, не смотря на ея великое художественное достопиство, совершенную оригинальность и самобытность, не обрагила на себя особешнаго вниманія всей публики и была замъчена голько немногими; но каждое изъего мелкихъ произведеній возбуждало общій и сильный восторгь. Всь видьли въ нихъ что-то совершенно новое, самобытное; всёхъ поражало могущество вдохновенія, глубина и сила чувства, роскошь фантазін, полнота жизни и ръзко ощутительное присутствіе мысли въ художественной формъ. Пока оставляя въ сторонъ сравненія, мы замьтимъ теперь только го, что, при всей глубинъ мыслей, энергіп выраженія, разнообразін

содержанія, по которымь Кольцову едва ли можно бояться чье либо сопершичества, форма его стихотвореній, не смотря на с художественность, всегда однообразна, всегда одинакова безыст ственна Кольцовъ не есть только народный поэтъ: ивтъ, онъ сто выше, поо если его прспи попятны всякому простолюдину, то думы педоступны инкому: но въ то же времи, онъ не можетъ ј ваться и поэтомъ національнымъ, ибо его могучій таланть не жеть выйти изъ магическаго круга народной непосредственно Это геніальный простолюдинь, въ душь котораго возникають і росы, свойственные телько людямъ, развитымъ наукою и образо піемъ, и который высказываеть эти глубокіе вопросы въ фо пародной поэзін. Поэтому онъ пенереводимь ин на какой язык понятенъ только у себя дома, только своимъ соотечественника "Ивеня про царя Ивана Васильевича, молодого опричинка и лого купца Калашинкова" показываеть, что Лермонтовъ ум' явленія непосредственной русской жизни воспроизводить въ парод поэтической формы, сдинственно свойственной имы, тогда какы и чія его произведенія, прошикцутыя русскимъ духомъ, являются той обще-міровой форм'в, которая свойственна поэзін, перешед изъ естественной въ художественную, и которая, не переставая ( паціональною, доступна для всякаго в'яка и всякой страны.

Въ то время, какъ какія-нибудь два стихотворенія, пом'ященных первыхъ двухъ кинжкахъ "Отечественныхъ Занисокъ" 1839 г возбудили къ Лермонтову столько зитереса со стороны публи утвердили за шимъ имя поэта съ большими падеждами, Лермонт вдругь является съ новъстью "Бэла", паписанною въ прозъ. тьмъ пріятиве удивило всвхъ, что еще болве обпаружило силу лодого таланта и показало его разнообразіе и многосторонность. повъети Лермонтовъ явился такимъ же творцомъ, какъ и въ сво стихотвореніямъ. Съ перваго раза можно было зам'ятить, что повъсть вышла не изъ желанія запитересовать публику исключит по любимымъ ею родомъ литературы, не изъ слепого подраж двлать то, что вев увлають, но изъ того же источника. изъ тораго вышли его стихотворенія изъ глубокой творческой пат чуждон веякихъ побужденій, кром'я вдохновенія. Априческая по и повъсть современной жизин соединились въ одномъ талантъ. кое соединение, повидимому, столь противоположныхъ родовъ не не ръдкость въ наше время. Шиллеръ и Реге были лириками, манистами и драматургами, хотя лирическій элементь всегда о вался въ нихъ господствующимъ и преобладающимъ. Самъ "Фаус

ть лирическое произведение въ драматической формъ. Поэзія наего времени по препмуществу романъ и дража; но лиризмъ все ки остается общимъ элементомъ поэзін, потому что онъ есть обтій элементь человівческаго духа. Съ лиризма начинаеть почти кажий поэть, такъ же, кайъ съ него начинаеть каждый народъ. Самъ альтеръ-Скоттъ перещелъ къ роману отъ лирическихъ поэмъ. Только втература Съверо-Американскихъ Ийтатовъ началась романомъ Купераэто явленіе такъ же странно, какъ и общество, въ которомъ оно роизошло. Можетъ быть, это оттого, что съверо-американская лиратура есть продолжение английской. Наша литература представметь тоже совершение особенное явление: чы вдругь переживаемъ зв моменты евронейской жизни, которые на Западв развивались ослъдовательно. Только до Пушкина наша ноэзія была по препмусеству лирическою. Пушкинъ недолго ограничивался лиризмомъ и коро перешель къ поэмъ, а отъ нея-къ драмь. Какъ полный редставитель духа своего времени, онъ также покущался на романъ: ь "Современникъ" 1837 года помъщено шесть главъ (съ пачаомъ седьмой) изъ не сконченнаго романа его подъ названіемъ "Арапъ Гетра Великаго", изъ которыхъ четвертая глава была первоначальо помъщена въ "Съверныхъ Цвътахъ" 1829 года. Повъсти Пушинъ началъ писать уже въ послъдніс годы своей недоконченной сизни. Однакожъ очевидно, что настоящимъ его родомъ былъ лиизмъ, стихотвориая повъсть (поэма) и драма, ибо его прозанчесне опыты далеко не равны стихотворнымъ. Самая лучшая его повсть "Капитанская Дочка", при всъхъ ся огромныхъ достоиитвахъ, не можетъ идти ни въ какое сравнение съ его поэмами и рамами. Это не больше, какъ превосходное беллетрическое произеденіе съ поэтическими и даже художественными частностями. Друія его повъсти, особенно "Повъсти Бълкппа", принадлежать исклюительно къ области беллетристики. Можетъ быть, въ этомъ заклюпастся причина того, что и романъ, такъ давно начатый, не быль сончень. Лермонтовъ и въ прозъ является равнымъ себъ, какъ и въ стихахъ, и мы увърены, чте съ большимъ развитиемъ его художической д'ятельности, онъ непрем'янно дойдетъ до драмы. Наше тредположение непроизвольно: оно основывается сколько на полнотъ <del>граматическаго движенія,</del> зам'ятнаго въ пов'ястяхъ Лермонтова, столько же и на дух'в настоящаго времени, особсино благопріятнаго соедиценію въ одномъ лиць всьхъ формъ поэзін. Последнее обстоятельство очень важно, ибо и у искусства всякаго народа есть свое сторическое развитіе, всл'єдствіе котораго опред'єдляется характерь 🛮 родъ двятельности ноэта. Можетъ быть, п Пушкинъ былъ бы

такимъ же великимъ романистомъ, какъ лирикомъ и драматургомъ если бы явился нозже и имълъ подобнаго себъ прешедствениика.

"Вола", заключая въ себъ интересь отдъльной и оконченно новъсти, въ то же время была только отрывкомъ изъ большог сочиненія, равно какъ и "Фаталистъ" и "Тамань", впоследстві панечатанные въ "Отечественныхъ же Запискахъ". Тенерь оп являются, выветь съ другими, съ "Максимомъ Максимычемъ" .. Предисловіемъ къ журналу Печорына" и "Княжною Мери" под одинить общимъ заглавіемъ "Героя Нашего Времени". Это обще названіе-не прихоть автора; равнымъ образомъ, по названію п должно заключать, чтобы содержавніяся въ этихъ двухъ книжках повъсти были разспазами какого-инбудь лица, на котораго авторг навязаль роль разсказчика. Во всёхъ повъстяхъ одна мысль, и эт мысль выражена въ одномъ лиць, которое есть герой всъхъ разсказовъ. Въ "Бэль" онъ является какимъ-то таинственнымъ лицомъ Герония этой повъсти вся передъ вами, но герой какъ будто бы показывается подъ вымышленнымъ именемъ, чтобы его не узнали Изъ-за отношеній его къ Бэл'є вы невольно догадываетссь о какойто другой повъсти, заманчивой тапиственной и мрачной. И вотг авторъ тотчасъ показываетъ вамъ его при свиданіи съ Максимома Максимычемъ, который разсказалъ ему повъсть о Бэлъ. По ваше .нобонытство не удовлетворено, а только еще болве раздражено, новъсть о Бэль все еще остается для васъ загадочною. Наконецъ. въ рукахъ автора журналъ Печорина, въ преднеловін къ которому авторъ дълаетъ намекъ на пдею романа, по намекъ, который только болье возбуждаеть ваше истерньніе познакомиться съ героемъ романа. Въ высшей степени поэтическомъ разказъ "Тамань" герой романа является автобіографомъ, по загадка отъ этого становится только заманчивће, и отгадка еще не тутъ. Наконецъ, вы переходите къ "Кияжив Мери", и туманъ разсъвается, загадка разгадывается, основная идея романа, какъ горькое чувство, многовенно овладъвшее всвиъ существомъ ванниъ, пристаетъ къ вамъ и преследуетъ васъ. Вы читаете, наконецъ, "Фаталиста", и хотя въ этомъ разсказ! Печоринъ является не героемъ, а только разсказчикомъ случая, котораго онъ быль свидьтелемъ; хотя въ немъ вы не находите на одной повой черты, которая дополнила бы вамъ нортретъ "Героя нашего времени", но, странное дъло! Вы еще болъе нопимаете его, болье думаете о немъ, и ваше чувство еще грустиве... Эта полнота впечатльнія, въ которомъ всь разпообразцыя чувства, волновавшія васъ при чтенін романа, сливаются въ единос общес чувство, въ торомъ всё лица, каждое столько интересное само по себе, такъ лно образованное, становятся вокругъ одного лица, составляють нимъ группу, которой средоточе есть это одно лицо,—вмёсты вами смотрятъ на него, кто съ любовью, кто съ пенавистю— кая причина этой полноты впечатлёція? Она заключается въ инстве мысли, которая выразилась въ романе, и отъ которой проошла эта гармоническая соответственность частей съ ислымъ, это рого соразмерное распределеніе ролей для всёхъ лицъ, наконецъ, за оконченность, полнота и замкнутость цёлаго.

Сущность веякаго художественнаго произведенія состоить въ дганическомъ процессь его явленія изъ возможности бытія съ дійсттельность бытія. Какъ невидими зерно, западаеть въ душу хужника мысль и, изъ этой баг. затной и плодородной почвы, разртывается и развивается въ определенную форму, въ образы, полте красоты и жизни, и, наконецъ, является совершенно особнымъ, эльнымъ и замкнутымъ въ самсять себь міромъ, въ которомъ вст ести соразмърны цълому, и каждая, существуя сама по себъ и ма собою, составляя замкнутый въ самомъ себъ образъ, въ то з время сущесувуетъ для пълаго, какъ его необходимая часть, и особствуеть висчатавано цълаго. Такъ точно живой человъкъ предавляеть собою также особый и замкнутый въ самомъ себъ міръ: о организмъ сложенъ изъ безчисленнаго множества органовъ, и іждый изъ этихъ органовъ, представляя собою удивительную цѣость, оконченность и особность, есть живая часть живого оргаизма, вст органы образують единый организмъ, единое недтлипе существо-индивидуумъ. Какъ во всякомъ произведении приоды, отъ ся низшей организацін-минерала, до ся высшей оргаазацін-челов'єка, н'єть ничего ни недостаточнаго, ни лишняго; о всякій органъ, всякая жилка, даже недоступная невооруженному пазу, необходима и находится на своемъ мѣстѣ: такъ и въ создаяхъ пскусства не должно быть ничего ни недоконченнаго, ни неостающаго, ни излишняго, но всякая черта, всякій образъ и небходимъ, и на своемъ мѣстѣ. Въ природѣ есть произведенія неолныя, уродливыя, вследствіе несовершенства организацін; если они, е смотря на то, живутъ-значитъ, что получившее ненориальное бразованіе органы не составляють важнёйшихъ частей организма, ли что ненормальность ихъ неважна для цёлаго организма. Такъ въ художественныхъ созданіяхъ могуть быть недостатки, причина оторыхъ заключается не въ совершенно правильномъ ходъ процесса хъ явленія, т.-е. въ большемъ и или меньшемъ участіи личной

воли и разсудка художинка, или въ томъ, что онъ не достаточно выносиль въ своей душв идею созданія, не даль ей вполив сформироваться въ опредъленные и оконченные образы. И такія произведенія не лишаются чрезь подобные недостатки своей художествешной сущности и цънности. Но какъ въ произведеніяхъ природы елишкомъ неправильное развитие органовъ производитъ уродовъ, которые, родясь, тотчасъ и умирають, такъ и въ сферъ искусства есть произведенія, не переживающія минуты своего рожденія. Вотъ такія-то произведенія искусства могуть быть и передълываемы, и приноравляемы къ случаю и къ обстоятельствамъ, и о такихъ-то произведеніяхъ говорится, что въ нихъ есть и красоты, и недостатки. Но нетипно-художественныя произведенія не имбють ни красоть, ни недостатковъ: для кого доступна ихъ целость, тому видится одна красота. Только близарукость эстетического чувства и вкуса, неспособная обнять цілое художественнаго произведенія и теряющаяся въ его частяхъ, можетъ въ немъ видъть красоты и недостатки, приписывая ему собственную своею органиченность.

Все, что ни есть въ дъйствительности, есть обособление общаго духа жизни въ частномъ явлении. Всякая организация есть свидътельство присутствия духа: гдъ организация, тамъ и жизнь, а гдъ жизчь, тамъ и духъ. И потому, какъ всякое произведение природы, отъ минерала и былинки до человъка, есть обособление общаго духа жизни въ частномъ жизни, такъ и всякое создание искусства есть обособление общей мировой идеи въ частный образъ, въ самомъ себъ замкнутый. Органазация есть сущность того процесса, чрезъ который является все живое и перукотворное, слъдовательно, и всъ произведения природы и искусства. И потому-то тъ и другия такъ пълостны, такъ полиы, окопчены, словомъ, замкнуты въ самихъ себъ.

Но что же такое эта "замкнутость"? спросять насъ, наконецъ. Отвъчаемъ: это вещь столько же простая, сколько и мудренная,— удовлетворительно отвътить на этотъ вопросъ столько же легко, еколько и трудно. Что такое духъ? Что такое истина? Что такое жизнь? Какъ часто предлагаются такіе вопросы, и какъ часто дълаются на шихъ отвъты! Вся жизнь человъческая есть не что иное, какъ подобные вопросы, стремящіеся къ разръшенію. И что же?—для многихъ ли ръшена загадка и найдено слово? Отчего же такъ? Да оттого, что всъ вопросы и предлагаются, и ръшаются словомъ, слово есть или мысль, или пустой звукъ: кто въ самой натуръ своей, внутри самого себя, въ таниственномъ святилищъ духа своего моситъ возможность ръшенія такихъ вопросовъ,—возможность, ко-

торая называется предощущениемъ, предчувствиемъ, чувствомъ, внутрешнимъ созерцаніемъ, внутреннимъ ясновидъціемъ истины, врожденжими идеями и проч., —для того слово есть мысль, и, услынавъ его, онъ принимаетъ въ себя значение, заключенное въ этомъ словъ. и Причина такой понятливости заключается въ сродствъ или, лучше ь сказать, въ тождествъ познающаго съ познаваемымъ. Но и самое это тождество требуеть большаго развитія: иначе понятливость туп'веть; и вопросы остаются безотвътны. Но у кого нътъ этого тождества гсь предметами его познаванія, для того слово -- пустой звукъ: ухо его услышить слово, но разумъ останется глухъ для него. Вотъ почему вопросы, о которыхъ мы говоримъ, столько же просты, сколько и мудрены, и отвъчать на нихъ столько же легко, сколько и трудно. Однакожъ мы попытаемся здёсь навести чичателей на идею того, что мы называемъ, въ природъ и искусствъ, замкнутостію. Посмотрите на цвітущее растепіє: вы ввідите, что оно имъеть свою опредъленную форму, которою отличается оно не только отъ существъ въ другихъ царствахъ природы, но даже и отъ растеній разнаго съ пимъ рода и вида: его листики расположены такъ симметрически, такъ пропорціонально, каждый изъ нихъ такъ тщательно, съ такою заботливостію, съ такимъ безконечнымъ совер**менство**мъ отдъленъ и изукрашенъ до малъйшихъ подробностей... Какъ роскошно прекрасенъ его цветокъ, сколько въ пемъ жилочекъ, оттънковъ, какая нъжная и яркая пыль... И какое, наконецъ, упоительное благоуханіе!.. По все ли туть? О, нъть! Это только внъшняя форма, выражение внутренпяго: эти чудныя краски вышли изнутри растенія, этоть обантельный аромать есть его бальзамическое дыханіс... Тамъ, внутри его ствола, цълый новый міръ: тамъ самодъятельная лабораторія жизненности, тамъ, по топчайшимъ сосудцамъ дивно правильной отделки, течетъ влага жизни, структся невидимый эвиръ духа... Гдъ же начало и причина этого явленія? Въ немъ самомъ: оно было уже, когда еще не было растенія, когда было только зерно. Уже въ этомъ зернѣ заключался и корень, и стволъ, л красивые листочки, и пышный ароматическій цвътъ! Видите ли, въ этомъ цвъткъ все, что ему нужно: и жизнь, и источникъ жизни, и явленіе, и причина явленія, и растительность, и всь орудія, органы и сосуды растительности, а между тёмъ, где вы усмотрите начало или конецъ всего этого? Вы видите, что это растение полно я совершенно само въ себъ, не пмъетъ ничего недостающаго ему м нечего лишняго, что опо живо и индивидуально; по гат же пружина его жизни, исходный пунктъ его индивидуальности? гат. Они

замкнуты въ немъ, и нотому опо есть совершенно-цілое, оконченное, словомъ-замкнутое въ самомъ себъ органическое существо. По растеніе связано съ землею, въ которой первоначально развивается и изъ которой получаетъ интаніе, дающее ему матеріалы для развитія и поддержанія его бытія; посмотрите на животнос: опо одарено способностио произвольнаго движевия, оно всего носить себя съ самимъ собою: оно есть и растеніе, которое растеть изъ почвы и на почвъ, оно есть и ночва, изъ которой и на которой растетъ. Смотря на него извив, мы видимъ явление: вскрывъ его организмъ, ны видимъ источникъ явленія: тамъ кости связаны сухими жилкани, стибы членовъ смазаны пасокою, которая заготовляется въ особыхъ железкахъ, мускалы протканы первами... Но и тутъ вы еще не все видите: возьмите микроскопъ, увеличивающій въ милліонъ разъи васъ поразить благоговьйнымъ изумленіемъ эта безкопечность организація: вы увидите, что и тысячи ванняхь жизней недостаточно, чтобы только перечислить эти топчайтия нити, полцыя первосущных в силъ природы, —и каждая питочка, каждая фибра необходима для цълаго и не можетъ быть ин исключена, ни замънена безъ искаженія цэлой формы: между мальйшими органами пьть и такого нустого пространства, гдв бы могь улечьея невидимых для простого глаза атомъ: все внутреннее такъ твено и неразрывно слито съ внъшнею формою, что одно замыкаеть въ ссов другое, а цвлое есть замкнугое въ самомъ себъ существо... Человъкъ представляетъ, въ этомъ отпошенін, песравненно высшее и поразительнъйшее зрълище: сообщенный и слитый со всею природою и тайною жили природы, - онъ во всемъ, вив себя, видитъ осуществившіеся законы собственцаго разума, и великое все нашло въ немъ свой органъ, отдълившись въ немъ отъ самого себя, чтобы взглянуть на себя и сознать себя. Общее и безразличное стало въ немъ частнымь и особнымъ, чтобы чрезъ эту частность и особность спова возвратиться къ своей общности, сознавъ ес. Закопъ обособленія и замкнутосты въ частномъ явленін общаго есть основный законъ міровой жизни!.. И въ искусствъ онъ открывается съ такимъ же полновластіемъ, какъ и въ природъ: въ уразумънін тайны закона обособленія заключается разгадка тайны искусства. Творческая мысль, запавъ въ душу художника, организируется въ полное, цълостное, оконченное, особное и замкнутое въ себъ художественное произведение. Обратите все наше внимаціе на слово "организируется": только органическое развивается изъ самого себя, только развивающееся изъ самого себя является цвлостнымъ и особнымъ съ частями пропорціонально и

киво сочлененными и модчиненными одному общему. Вотъ почему, напр., романъ Вальтеръ-Скотта, наполненный такимъ множествомъ дъйствующихъ лицъ, инсколько непохожихъ одно на другое, предгавляющій такое сціпленіе разнообразныхъ происшествій, столкновеній и случасвь, поражаеть вась однимь общимь впечатльніемь, даетъ вамъ созерцание чего-то единаго, --- вмъсто того, чтобы спутать и сбить васъ этимъ калейдоског тескимъ множествомъ характеровъ и событій. По той же причині и каждое лицо въ романь существуеть для васъ само по себъ; вы видите его передъ собою во весь ростъ, во всей его характерической особности и никогда уже не забудете его, а если и забудите, то, веречитывая романъ вновь, хотя бы черезъ двадцать леть, тотчась увидите, что это лицо вамъ знакомо, что вы гдв-то уже вадъ... его. Но целое романа-его колорить, его индивидуальная особенность, его "нвчто", для выраженія котораго н'ять слог — еще наматліве вамь, нежели каждое слово въ особенности: уже и лица всёхъ романовъ и содержаніе ихъ изгладилось изъ вашей намати, но съ словами: "Ламермурская Нев'вста", "Ивангое", "Шотландскіе Пуритане" и пр., никогда не перестанутъ для васъ соедпняться совершенно различныя понятія... Какъ какое-то неясное видініе, какъ аккордъ, внезапно въ вышинт раздавшійся, какъ благоуханіе мимо васъ мгновенно пронесшееся, будеть вамь, какь въ тумань, представляться индивидуальная общиость каждаго романа...

Все сказанное нами очень нетрудно приложить къ роману г. Лермонтова. Для этого мы должны прослъднть въ его содержаніи, уже хорошо извъстномъ читателямъ, развитіе основной мысли. Романъ начинается описаніемъ переъзда автора изъ Тифлиса чрезъ Кайшаурскую долину. Не утомляя скучными подробностями, знакомитъ онъ насъ съ мъстоностію. Очерки его столько же кратки, сколько и ръзки, а главное—они набросацы какъ будто мы мимоходомъ. Въ то время, какъ его тельжку тащили въ гору шесть быковъ и нъсколько осетинъ, онъ зумътилъ, что за его тельжкою двигалась другая, которую тащили четыре быка, а за нею шелъ ея хозяинъ, куря изъ маленькой трубочки. Это былъ офицеръ, лътъ пятидесяти, съ смуглымъ лицомъ и преждевременно посъдъвшими усами, которые не соотвътствовали его твердой походкъ и бодрому виду. Авторъ подошелъ къ нему и поклонился; тотъ молча отвътилъ на его поклонъ, пустивъ огромный клубъ дыма.

<sup>«</sup>Мы съ вами попутчики, кажется? Онъ молча опять поклонился. «Вы върно ъдете въ Ставрополь?

-- Такъ-съ точно .. съ казенными вещами

«Скажите, пожалуйста, отчего это вашу тяжелую тельжку четыре быка тащатъ шутя, а мою пустую шесть скотовъ едва подвигаютъ съ помощью этихъ осетинъ?

Онъ лукаво улыбнулся и значительно взглянулъ на меня

— Вы върно недавно на Кавказъ?

« съ годъ», отвѣчалъ я. Онъ улыбнулся вторично

«А что жъ?

— Да такъ-съ! ужасные бестіп эти азіаты! Вы думаете, они помогаютъ. это кричатъ? А чортъ ихъ знаетъ, что они кричатъ! Выки-то ихъ понимаютъ; запригите хоть двадцать, такъ коли они крикнутъ по-своему, быки все на съ мѣста.. Ужасные плуты! А что жъ съ нихъ возьмешь? . Любятъ деньги драть съ проѣзжающихъ. Избаловали мошенниковъ! увидите, они еще съ васъ возьмутъ на водку. Ужъ и ихъ знаю, меня не проведутъ.

Такимъ образомъ, завязалось у автора знакомство съ однимъ -импорать интереснийшихъ лицъ его романа-съ Максимомъ Максимы чемъ, съ этимъ типомъ стараго кавказскаго служаки, закалениаго въ опасностяхъ, трудахъ и битвахъ, котораго лицо такъ же загоръло в сурово, какъ манеры простоваты и грубы, по у котораго чудесная душа, золотое сердне. Это тинъ чисто русскій, который художественнымъ достопнствомъ созданія напоминастъ оргинальнъйшіс изъ характеровъ въ романахъ Вальтеръ-Скота и Купера, но который, по своей новости, самобытности и чисто русскому духу, не походить ин на одинъ изъ нихъ. Искуссво поэта должно состоять въ томъ, чтобы развить на двив задачу, какъ даиный прирою характеръ долженъ образоваться при обстоятельствахъ, въ которыя поставить его судьба. Максимъ Максимычъ получилъ отъ природы человвческую душу, человвческое сердце, но эта душа и это сердце отлились въ особую форму, которая такъ и говоратъ вамъ о многихъ годахъ тяжелой и трудной службы, о кровавыхъ битвахъ, о затворинческой и однобразной жизни въ недеступныхъ горныхъ крфпостяхъ, гдв ивтъ другихъ человвческихъ лицъ, кромв подчиненныхъ солдать да заходящихъ для мены черкесовъ. И все это выеказывается въ немъ не въ грубыхъ ноговоркахъ, въ родъ "чортъ возьми", и не въ военныхъ восклицаніяхъ, въ родь "тысячи бомбъ", безпрестапно повторяемыхъ, не въ попойкахъ и не въ курснін табака, — а во взглядь на вещи, пріобрътениомъ навыкомъ и родомъ жизии, и въ этой манер'я поступковъ и выраженія, которые должны быть необходимымъ результатомъ взгляда на вещи и привычки. Умственный кругозоръ Максима Максимыча очень ограничень; по иричина этой ограниченности не въ его натуръ, а въ его развитіп. Для пеге "жить" значить "служить", и служить на Кавказ'ь; "азіаты" — его природные враги: онь знаеть по оныту, что вев они больние илуты, и что самая ихъ храбрость есть отчаянная удаль разбойничья, подстрекаемая надеждою грабежа; онъ не дается имъ въ обманъ, и ему спертельно досадно, если опи обманутъ новичка и еще выманять у него на водку. И это совствиъ не потому, чтобы онъ быль скупъ, то, ньть! онъ только бъденъ, а не скупъ, и сверхъ того, кажется, и не подозръваеть цъны деньгамъ; но онъ не можеть видъть равнодушно, какъ плуты "азіаты" обманывають честныхъ людей. Вотъ чуть ли не все, что онъ видить въ жизни или, по крайней мърф, о чемъ чаще всего говиритъ. По не спъшите вашимъ заключеніемъ о его характеръ; познакомьтесь съ нимъ получше, на вы увидите, какое теплое, благородное, даже нъжное сердце бъется въ желъзной груди этого, новидимому, очерствъвшаго человъка; вы увидите, какъ онъ какимъто инстинктомъ понимаетъ все человъческое и принимаетъ въ пемъ горячее участіе; какъ, вопреки собственному сознанію, душа эго жаждетъ любви и сочувствія, —и вы отъ души полюбите простого, добраго, грубаго въ своихъ манерахъ, лаконическаго въ словахъ Максима Максимыча.

Опытный штабсъ-капитанъ не оппося: осетинцы обступили неопытнаго офицера и громко требовали на водку. Но Максимъ Максимычъ грозпо прикрикнулъ на нихъ и заставилъ рйзбъжаться. "Въдь этакой народъ", сказалъ онъ: "и хлъба по-русски назватъ не умъстъ, а выучилъ: офицеръ, дай на водку!... Ужъ татаръ но мнъ лучше: тъ хоть непьющіе"...

Воть наконець путешественники наши добрались до станціи и вошли въ саклю, переднее отделеніе которой было наполнено коровами и овцами, а другое людьми, сидевшими возле огия, разложеннаго на земле. По полу разстилался дымь, обратно всталкиваемый ветромъ изъ отверстія въ потолке. Наши путники закурили трубки, внимая приветливому шипенію чайника.

«Жалкіе люди!»—сказалъ я штабсъ-капитапу, указывая на нашихъ грязныхъ—хозяевъ, которые молча на насъ смотръли въ какомъ-то остолбенънік. Преглупый народъ! отвъчалъ онъ.—Повърите ли, нечего не умъютъ неспособны ни къ какому образованію! Ужъ по крайней мъръ наши кабардинцы или чеченцы, хотя разбойники, голыши, зато отчаянныя башки, а у этихъ и къ оружио никакой охоты нътъ: порядочнаго ни на комъ не увидишь. Ужъ поблито осетины!

«А вы долго были въ Чечнъ?»

—Да, я лѣтъ десятокъ стоялъ тамъ въ крѣности съ ротою, **у** Каменнаго Брода,—знаете?

«Слыхалъ».
—Вотъ, батюшка, надовли намъ эти головорвзы; пынче, слава Богу, смириве, а бывало, на сто шаговъ отойдешь за валы, ужъ гдв-нибудь косматый дьяволъ сидитъ и караулитъ: чуть зазвался, того и гляди—либо арканъ на шев, либо пуля въ затылкв. А молодум!...

«А чай, много съ вами бывало приключеній?» сказаль я, подстрекаемый

-- Какъ не бывать! бывало...

Тутъ онъ началъ щинать левый усъ, повесилъ голову и призадумался,

И воть Максимъ Максимычъ весь передъ вами, съ своимъ взглядомъ на венци, съ своимъ оригинальнымъ способомъ выраженія! Вы еще такъ мало видели его, такъ моло познакомились съ нимъ. уже передъ вами не призракъ, волею или неволею принужденный авторомъ служить связью или вертъть колесо его разказа: а типическое лицо, оригальный характерь, живой человыкь! Такъ осуисствляють свои идеалы истиниые художники: двістри черты — и передъ вами, какъ живая, словно наяву, стоитъ такая характериотическая фигура, которой вы уже никогда не забудете... "Туть онъ началъ щинать левый усъ, повесиль голову и призадумался": какъ много сказано въ этихъ немногихъ, простыхъ словахъ, какую ръзкую черту проводятъ они по фиізопомін Максима Максимыча, какъ много объщаютъ, какъ сильно разманивають любопытство читателя!... Принявъ поданный ему стакавъ чая, Максимъ Максимычъ охлебнулъ и сказалъ какъ будто про себя: "да, бываетъ!" Но мы еще должны иЕсколько поговорить словами самого автора:

«Не хотите ли подбавить рома?—сказалъ я моему собесъдинку,—у меня есть бълый изъ Тифлиса; тенерь холодно».

-- Нътъ-съ, благодарствуйте, не нью.

—Да такъ. Я далъ себъ ваклитіе Когда былъ еще подпоручикомъ, разъ, внаете, мы подгуляли между собою, а ночью сдълалась тревога; встъ мы и вышли передъ фронтъ навесель, да ужъ и досталось тамъ, когда Алексъй Петровичъ узналъ: не дай Господи, какъ опъ равсердился! Чуть-чуть не отдалъ подъ судъ Оно и точно: другой разъвънй годъ живень, никого не видишь, да какъ тутъ еще водка—пронадній

Услышавъ это, я почти потерялъ падежду

—Да вотъ хоть черкесы,—продолжалъ опъ:—какъ папыотся бузы ва свадьбѣ или на похоронахъ, такъ и пошла рубка. Я разъ насилу ног∎ унесь, а еще у мирнова князя быль въ гостяхъ

«Какъ же это случилось?»

Воть начало поэтической исторій "Бэлы". Максимъ Максимычь разсказываль ее по-своему, своимъ языкомъ: но отъ этого она не только инчего не потеряла, но безконечно много выпграла. Добрый Максимъ Максимычъ, самъ того не зная, едклался поэтомъ, такъ что въ каждомъ его словь, въ каждомъ выраженін заключается безконечный міръ поэзіп. Не зпаемъ, чему зд'ясь болье удивляться: тому ли, что ноэть, заставивъ Максима Максикыча быть только свидьтелемъ разсказываемаго ими событія, такъ твено слиль его личность съ этимъ событіемъ, какъ будто бы самъ Максимъ Максимычъ былъ его героемъ: или тому, что онъ сумваъ такъ поэтически, такъ глубоко взглянуть на событіе глазами Максима Максимыча и разсказать это событіе языкомъ простымъ, грубымъ, но всегда живописнымъ, всегда трогательнымъ и потрясающимъ даже въ самомъ комизмъ своемъ?...

Когда Максимъ Максимычъ стоялъ въ крѣпости за Терекомъ, къ нему вдругъ явился офицеръ, прикомандированный къ его крѣпости.

—Его звали... Грпгорьемъ Александровичемъ Печоринымъ, славный былъ малый, смёю васъ увёритъ; только немножко страненъ. Вёдь, чапримъръ, въ дождикъ, въ холодъ, цёлый день на охотъ; всё изаябнутъ, устанутъ, а ему ничего. А другой разъ сидитъ у себя въ комнатъ: вѣтеръ нахнетъ—увѣряетъ, что простудился; ставнемъ стукнетъ, онъ вздрагиваетъ поблѣднѣетъ: а при мнѣ ходилъ на кабана одинъ на одинъ: бывало, по цѣлымъ часамъ слова не добьешься, зато ужъ иногда, какъ начнетъ разсказывать, такъ животики надорвешь со смѣха. Да-съ, съ большими отранностями и, должно быть, богатый человѣкъ, сколько у него было разныхъ дорогихъ вешицъ!...

«А долго ли онъ съ вами жилъ?» спросилъ я опять.

Да съ годъ. Ну, да ужъ зато памятенъ мнѣ этотъ годъ; онъ надѣлалъ много хлопотъ, не тѣмъ будь помянутъ! Вѣдь есть, право, этакіе люди, у которыхъ на роду написано, что съ ними должны случаться разные веобыкновенныя вещи.

«Необыкновенныя!» воскликнулъ я, съ видомъ любопытства, подливая ему чая.

-А вотъ я вамъ разскажу.

Недалеко отъ крѣпости жилъ князь, сынъ котораго, мальчикъ лѣъ пятнадцати, повадился ѣздитъ въ крѣпость. Печоринъ и Максимъ Максимычъ любили и баловали его. Это былъ прототипъ черкеса, безъ преувеличенія и безъ искаженія. Головорѣзъ, проворшый на все, по словамъ Максима Максимыча: онъ поднималь манку на всемъ скаку, мастерски стрѣлялъ изъ ружья и былъ ужасно падокъ на деньги. Если его дразиили, глаза его наливались кровью, а рука хваталась за кинжалъ. "Эй, Азаматъ, говорилъ еиу Максимъ Максимычъ:— пе сносить тебъ головы: яманъ будетъ твоя башка! Однажды старый князь пріѣхалъ въ крѣпость и поваль Максима Максимыча и Печорина на свадьбу своей дочери. Когда они пріѣхали въ аулъ, прятавшіяся отъ нихъ женщины не ноказались красавицами Печорину. "Погодите, сказаль я, усиѣхаясь (говорилъ Максимъ Максимычъ). У меня было свое на умѣ".

Изъ этого мъста разсказа Максима Максимыча иожно получить самое върное понятіе о нравахъ и обыкновеніяхъ дикихъ черксовъ, хотя для ихъ описанія онъ и не дъласть отступленій. Какъ почетному гостю, къ Печорину подошла меньшая дочь хозяина, прекрасная дъвушка лътъ шестнадцати, и пропъла ему...

- -Какъ бы сказаль?.. въ родЪ камплимента.
- А что жъ такое она пропъла, не поминте ли?
- —Да, кажется, вотъ такъ: стройны, дескать, наши молодые джигиты и кафтаны на шихъ серебромъ выложены, а молодой русскій офицерт стройнже ихъ, и галуны на немъ золотые. Одъ какъ тополь между шими только не расти, не цвъсти ему въ нашемъ саду.

Печоринъ всталъ, приложилъ руку ко лбу и сердцу, а Максимъ Максимычъ перевелъ ей его отвътъ, ибо онъ хорошо знали по-ихнему. "Какова?" шениулъ онъ Исчорину.—Прелесть! А кактее зовутъ?— "Бэлою".

..Н точно (говорить Максимъ Максимычъ), она была хороша высокая, тоненькая, глаза черные, какъ у горной серны, такъ в заглядывали вамъ въ душу". Печоринъ въ задумчивости не сводилт съ нея глазъ; но не одинъ енъ смотралъ на нее. Въ числъ гостей быль черкесь Казбичь. Онь быль и мирнымь, и немирнымь смотря но обстоятельствамъ: подозрвній было на него иножество хоть онъ не быль замвчень ин въ какой шалости. Но мы почитаемъ необходимымъ вполнъ обрисовать это лицо, и именно словами Максима Максимыча. "Говорили про него, что онъ любить таскаться за Кубань съ абреками, и, правду сказать, рожа у него была самая разбойничья: маленькій, сухой, широкоплечій... А ужъ ловокъто, ловокъ-то былъ, какъ бъсъ! Бенметъ всегда изорванный, въ заплаткахъ, а оружіе въ серебрв. А дошадь его славилась въ целой Кабарде, и точно, лучше этой лошади ничего выдучать невозможно. Не даромъ ему завидовали вев навздники и не разълистались ее украсть только не удавалось. Какъ теперь гляжу на это лошадь: вороная какъ смоль, поги — струнки, глаза не хуже, чъмъ у Волы, а каказ сила! скачи хоть на 50 версть; а ужь вызжана—какъ собака бъгаетъ за хозянномъ, голосъ даже его знала! Бывало, онъ ее инкогда и не привязываеть. Ужь такая разбойническая лошадь!"...

Въ этотъ вечеръ Казбичъ былъ угрюмъе обыкновеннаго, и Максимъ Максимычъ, замътивъ, что у него подъ бенметомъ надъта колчуга, тотчасъ подумалъ, что это не даромъ. Такъ какъ въ саклъ стало душно, онъ вышелъ освъжиться и вздумалъ кстати провъдать лошадей. Тутъ, за заборомъ, онъ подстушалъ разговоръ: Азаматъ похваливалъ лошадь Казбича, на которую давно заримси, а Казбичъ, подстрекнутык этимъ, разсказывалъ о ея достопиствахъ и услугахъ, которыя она ему оказала, не разъ снасая его отъ върной смерти. Это мъсто повъсти вполить знакомить читателя съ черкесами, какъ съ илеменемъ. и въ немъ могучею художинческов кчеттю обрисованы характеры Азамата и Казбита, этихъ двухъ ръз-

ихъ типовъ черкесской народности. "Если бъ у меня былъ таунъ въ тысячу кобылъ, то отдалъ бы весь за твоего карагеза", казалъ Азаматъ. — Иокъ, не хочу, — равнодушно отвъчалъ Казбичъ. Ізамать льстить ему, объщаеть украсть у отца лучшую винтовку ли шашку, которая, только приложи руку къ лезвію, сама впиается въ тъло, кольчугу... Въ его словахъ такъ и дышетъ знойая, мучительная страсть дикаря и разбойника по рожденію, для отораго нътъ ничего въ міръ дороже оружія или лошади, и для отораго желаніе-медленная пытка на маломъ огнъ, а для удоветворенія, жизнь собственная, жизнь отца, матери, брата—ничто. онь говориль, что съ техъ поръ, какъ вь порвый разъ увидель арагеза, когда онъ кружился и прыгалъ подъ Казбичемъ, раздуая ноздри, и кремни брызгами летели изъ-подъ копытъ его, что ь тых поръ въ его душь сдылалось что-то непонятное, все ему постыльло... Можно подумать, что онъ разсказываль о любви или евности, чувствахъ, которыхъ дъйствіе часто бываетъ такъ страшно въ людяхъ образованныхъ, а темъ страшнее въ дикаряхъ. "На учшихъ скакуновъ моего отца смотрълъ я съ презръщемъ (говоиль Азамать), стыдно было мив на нихъ показаться, и тоска владела мной; и, тоскуя, просиживаль я на утесе целые дни, и кеминутно мыслямъ моимъ явлаются вороной скакунъ твой съ своі стройной поступью, съ своимъ гладкимъ, прямымъ, какъ стрела, ребтомъ; онъ смотрълъ мнъ въ глаза своими бойкими глазами, какъ удто хотьлъ слово вымолвить. Я умру, Казбичъ, если ты мив не оодашь его!" Приговоривъ это дрожащимъ голосомъ, онъ заплаыв. Такь, по крайней мъръ, показалось Максиму Максимичу, корый зналь Азамата, какъ преупрямаго мальчишку, у котораго ивмъ нельзя было вышибить слезъ, когда онъ былъ и моложе. о въ отвътъ на слезы Азамата послышалось что-то въ родъ смъха. Послушай! " сказалъ твердымъ голосомъ Азаматъ: "видишь, я на е ръшаюсь. Хочешь, я украду для тебя мою сестру? Какъ она имиетъ! какъ постъ! а вышиваетъ золотомъ-чудо! Не бывало жой жены и у турецкаго падишаха... Неужели не стоить Бэла оего скакуна? "...

Казо́нчъ долго молчаль и, наконецъ, вмѣсто отвѣта, затянулъ юлголоса старинную пѣсню, въ которой к ротко и ясно выражена я философія черкеса:

Много красавицъ въ аулахъ у насъ, Звъзды сіяютъ во мракъ ихъ глазъ, Сладко любитъ ихъ завидная доля; Но веселъй молодецкая воля. Золото купптъ четыре жены, Конь же лихой не имъетъ цѣны: Онъ и отъ вихря въ степи не отстанетъ, Онъ не измънптъ, не обманетъ.

Напрасно Азаматъ упрашивалъ, плакалъ, льстилъ ему. "Поди прочь, безумный мальчишка! Гдъ тебъ ъздить на моемъ конъ! На первыхъ трехъ шагахъ онъ тебя сброситъ, и ты разобъешь себъ затылокъ о камни!" "Меня!" крикнулъ Азаматъ въ бъщенствъ, и желъзо дътскаго кинжала зазвенъло о кольчугу. Казбичъ оттолкнулъ его такъ, что онъ упалъ и ударился головою о плетень. "Будетъ потъха!" подумалъ Максимъ Максимычъ, взнуздалъ коней и вывелъ пхъ на задній дворъ. Между тъмъ, Азаматъ вбъжалъ въ саклю въ разорванномъ бешметъ, говоря, что Казбичъ хотълъ его заръзать. Поднялся гвалтъ, раздались выстрълы, но Казбичъ уже вертълся на своемъ конъ среди улицы и ускользнулъ.

«Никогда себъ не прошу одного: чортъ меня дернулъ, пріъхавъ въ кръпость, пересказать Григорію Александровичу все, что я слышалъ, сидя ва заборомъ; онъ посмъялся—такой хитрый! а самъ задумалъ кое-что.

— A что такое? разскажите, пожалуйста «Ну, ужъ нечего дълать, началъ разсказывать, такъ надо продолжать»

Дня черезъ четыре прівхаль въ крвность Азаматъ. Нечоринъ началъ ему расхваливать лошадь Казбича. У татарченка засверкали глаза, а Исчоринъ будто не замъчаетъ; Максимъ Максимычъ заговорить о другомъ, а Исчоринъ сведеть разговоръ на лошадь. Это продолжалось неділи трп; Азамать, видимо, бліднівль и чахнуль. Короче: Печоринъ предложилъ еме чужого коня за его родную сестру; Азаматъ задумался: не жалость къ сестръ, а мысль о міценів отна потревожила его, по Печоринъ кольнулъ его самолюбіе, назвавъ ребенкомъ (названіе, которымъ всв дъти очень оскорбляются!), а карагезъ такая чудная лошадь!.. И вотъ однажды Казбичъ прівхаль въ кръпость и спрашиваетъ, не надо ли барановъ п меда: Максимъ Максимычъ вельлъ привести на другой день. "Азапать! сказалъ Печоринъ, завтра карагезъ въ монхъ рукахъ; если пынче почью Вэла не будеть здёсь, не видать тебі коня". Хорошо! сказаль Азамать, посканаль вы ауль, и въ тоть же вечерь Нечоринъ возвратился въ криность, вместе съ Азаматомъ, у котораго, поперекъ съдла (какъ видъдъ часовой), лежала женщина, съ связапными погами и руками, съ головою, опутанною чадрой. На другой день Казбичъ явился въ кръпость съ своимъ теваромъ: Максимъ Максимычъ попотчиваль его чаемъ, и потому что (говорилъ онъ), хотя разбойникъ онъ, "а все-таки былъ мовмъ кунакомъ".

Вдругъ Казончъ посмотрелъ въ окно, вздрогнулъ, побледнелъ, и съ крикомъ: "моя лошадь!" выбъжалъ вонъ, перескочилъ черезъ ружье, которымъ часовой хотъль загородить ему дорогу. Вдали скакалъ Азаматъ; Казбичъ выхватилъ изъ чехла ружье, выстрелилъ и, увърившись, что далъ промоха, завизжалъ, въ дребезги разбилъ ружье о камень, повалился на землю и зарыдаль, какъ ребенокъ. Такъ пролежалъ онъ до поздней почи и цълую ночь, не дотрагиваясь до денегъ, которыя вельль положить подлъ него Максимъ Максимычъ за барановъ. На другой день, узнавши отъ часового, что похититель былъ Азамать, онъ засверкалъ глазами и отправился отыскавать его. Отца Бэлы въ это время не было дома, а возвратившись, онъ не нашель ни дочери, ни сына...

Какъ только Максимъ Максимычъ узналъ, что черкешенка у Печорина, онъ надвят эполеты, шпагу и пошелъ къ нему.

«Г. прапорщикъ, вы сдълали проступокъ. за который и ямогу отвъчать...

-И, полноте! что жъ за бъда? Въдь у насъ давно все пополамъ.

«Что за шутки! пожалуйте вашу шпагу!

—Митька, шпагу!

Митька принесъ шпагу. Исполнивъ долгъ свой, сълъ я къ нему на кровать и сказалъ: «Послушай, Григорій Александровичъ; признайся, что не хорошо».

-Что не хорошо?

«Да то, что ты увезъ Бэлу... Ужъ эта мнъ бестія Азаматъ!.. Ну, признайся», сказалъ я ему

-Да когда она мнв нравится!

Ну, что прикажете отвъчать на это? Я сталъ втупикъ.

Однакожъ, послѣ нъкотораго молчанія, я ему сказалъ, что если отецъ станетъ требовать, надо будетъ ее отдать. —Вовсе не надо.

«Да онъ узнаетъ, что она здъсь!»

—А какъ онъ узнаетъ? Я опять сталъ втупикъ.

- Послушайте, Максимъ Максимычъ, сказалъ Печеринъ, приподнявшись: въдь вы добрый человъкъ, а если отдадимъ дочь этому дикарю, онъ ее заръжетъ или продастъ. Дъло сдълано, не надо только охотою портить; оставьте ее у меня, а у себя мою шпагу...

«Да покажите мнв ее», сказалъ я.

- Она за этою дверью; только я самъ нынче напрасно хотълъ ее видъть; сидитъ въ углу, закутавшись въ покрывало, не говоритъ и не смотритъ, пуглива, какъ дикая серна. Я нанялъ пашу духапщицу, она знаетъ по татарски, будетъ ходить за нею и пріучитъ ее къ мысли, что она моя, потому что она никому не будетъ принадлежать, кромъ меня,прибавилъ онъ, ударивъ кулакомъ по столу. Я и въ этомъ согласился... Что же прикажете дълать! Есть люди, съ которыми непремънно должно согласиться.

Нъть инчего тажеле и непріятнъе, какъ излагать содержаніе художественнаго произведенія. Цаль этого изложенія не состоить въ томъ, чтобъ показать лучшія мёста: какъ бы ни было хорошо мёсто сочиненія, оно хорошо по отношенію къ цълому, слъдовательно изложеніе содержанія должно имъть цълію—прослъдить идею цълаго созданія, чтобы ноказать, какъ върно она осуществлена поэтомъ. А какъ это сдълать? Цълаго сочиненія переписать пельзя; но каково же выбирать мъста изъ превосходнаго цълаго, пропускать иныя, чтобы выписки не перешли должныхъ границъ? И потомъ, каково связывать выписанныя мъста своимъ прозанческимъ разсказомъ, оставляя въ книгъ тъни и краски, жизнь и душу, и держась одного мертваго скелета? Теперь мы особенно чувствуемъ всю тяжесть в неудобоисполнимость взятой нами на себя обязанности. Мы и до сего мъста терялись во множествъ прекрасныхъ частностей, а теперь, когда начинается важнъйшая часть повъсти, теперь намъ такъ в хотълось бы выписывать отъ слова до слова весь разсказъ автора, въ которомъ каждое слово такъ безконечно-значительно, такъ глукоко-знаменательно, дышетъ такою поэтическою жизнію, блестить такимъ роскошнымъ богатствомъ красокъ; а между тъмъ, мы по-прежиему принуждеви нересказывать по своему, сколко возможно держась выраженій подлинника и выписывая мъста.

Холодно смотръла Бэла на подарки, котооые каждый день приносилъ ей Печоринъ, и гордо отталкивала ихъ. Долго безуельшио ухаживалъ онъ за нею. Между тъмъ, опъ учился по-татарски, а она пачинала понимать по-русски. Она стала изръдка и посматривать на него, но все изъ подлобья, искоса, и все грустила, на-извала свои изени въ полгелоса, "такъ что (говорилъ Максимъ Максимычъ), бывало, и мив становилось грустно, когда слушалъ ее изъ сосваней компаты". Уговаривая ее полюбить себя, Нечорииъ спросилъ ее, не любитъ ли она какого-пибудь чечениа, и прибавилъ, что въ такомъ случав онъ сейчасъ отнуститъ ее домой. Она вздрогиула едва примътно и покачала головой... "Или я тебъ совершенио непавистенъ?" Она вдохнула. "Или твоя въра запрещаетъ полюбить меня? Она побледивла и молчала. Нотомъ онъ ей сказалъ, что Аллахъ одинъ для всёхъ илеменъ и что если онъ ему нозволиль полюбить ее, то почему же запретить ей полюбить его. Этотъ доводъ, казалось, поразилъ ее, и въ ей глазахъ выразилось желаніе убъдиться. "Если ты будешь грустить, говорилъ онъ ен: и умру. Скажи, ты будешь веселъй?" Она призадумалась, пе спуская съ него черныхъ глазъ своихъ, потомъ улыбиулась и кивнула головой въ знакъ согласія. Онъ взяль ея руку и сталъ ее уговаривать, чтобы она его поцвловала: она слабо защищалась и только новторала: "поджалустиа, поджалустиа, пе пада, не нада!" Какая

граціозная и, въ то же время, какая върпая патуръ черта характера! Природа нигдъ не противоръчить себъ, и глубокость чувства, достоинство и граціозность непосредственности такъ же иногда поражають и въ дикой черкешенкъ, какъ и въ образованной женщинъ высшаго тона. Есть манеры столь граціозныя, сеть слова столь благоухающія, что одного пли одной изъ пихъ достаточно, чтобы обрисовать всего человіка, выказать наружу все, что кростся внутри его. Не правда ли: слыша это милое, простодушное "поджалуста, поджалуста, пе нада, не пада!" вы видите передъ собою зту очаровательную, черноокую Бэлу, полудикую дочь вольныхъ ущелій, и васъ такъ обаятельно поражаеть въ ней эта гармонія, эта особенность женственности, которая составляеть всю прелесть, все очарование женщины?... Онъ сталь настанвать, она задрожала и заплакала. "Я твоя плънница, твоя раба", говорила она: "конечно, ты можешь меня припудить"—и опять слезы. "Дьяволь, а не женщина!" сказаль опъ Максиму Максимычу: "только я даю вамъ мое честное слово, что она будетъ моя"...

Однажды онъ вошелъ къ ней, одътый по-черкесски и вооруженный, и сказалъ ей, что онъ виноватъ передъ нею, что онъ оставляетъ ее хозяйкой всего, что имѣетъ, даетъ ей волю и самъмдетъ, куда глаза глядятъ, можетъ быть, подъ пулю...

Онъ отвернулся и протяпулъ ей руку на прощанье. Она не взяла руки, молчала. Только, стоя за дверью, я могъ въ щель разсмотрѣть ея лицо: и мнѣ стало жаль, такая смертельная блѣдность покрыла это милое личико! Не слыша отвѣта, Печоринъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ къ двери, онъ дрожалъ, и сказать ли вамъ? я думаю, онъ въ состояпіи былъ исполнить въ самомъ дѣлѣ то, о чемъ говорилъ шутя. Таковъ ужъ былъ человѣкъ Богъ его знаетъ! Только онъ едва коснулся двери, какъ она вскочила, зарыдала и бросилась ему на шею. Повѣрите ли? я, стоя за дверью, также заплакалъ, то-есть, знаете, не то, чтобы заплакалъ, а такъ глупость!..

Штабсъ-капитанъ замолчалъ.

—Да, признаюсь, сказалъ онъ потомъ, теребя усы: мнъ стало досадно, что никогда ни одна женщина меня такъ не любила.

Скоро узналъ счастливый Печоринъ, что Бэла полюбила ого съ перваго взгляда. Да, это была одна изъ тъхъ глубокихъ женскихъ натуръ, которыя полюбять мужчину тотчасъ, какъ увидятъ его, но признаются ему въ любви не тотчасъ, отдадутся не скоро, а отдавшись, уже не могутъ больше принадлежать ни другому, ни самимъ себъ... Поэтъ не говоритъ объ этомъ ни слова, но потомуто онъ и поэтъ, что, не говори ппого, даетъ знать все... Они были счастливы, но не завидуйте имъ, читатель: кто смъстъ надъяться на прочное счастіе въ этой жизни?.. Минута ваша, ловите же ее, не надъясь на будущее... Не долго продолжалось и твое блаженство, бъдная, милая Бэла!...

Вскоръ Печоригь и Максимъ Максимычь узнали, что отецъ Бэлы быль убить Казбичемь, подозръвшимь его въ участи въ похищенін карагеза. Отъ Бэлы долго скрывали это, пока оча не привыкла къ своему положению: когта же ей сказали, она два дия илакала, а ногомъ забила. Четыро мъсяца все ило хороно. Нечоринъ такъ любилъ Бэлу, что забылъ для ися охоту и не выходиль за приностной валь. По вдругь сталь онь задучиваться, ходить по комнать, заложивъ руки на синиу. Однажды, никому не сказавишев, отправился на охоту и пропадаль явлое утро, потомъ онять, и все чаще и чаще. "Не хорошо (подумалъ Максимъ Максимычъ): върно между инми пробъжала черная контка!" Въ одно утро онъ зашелъ къ шимъ и увидълъ Бэлу такою бледненькою, такою печальною, что исиугался. Онъ стать се уткиять. Сообщая ему свои страхи и опассиія, она сказала сму:

«А ньшче миф ужъ кажется, что опъ меня не любить».

—Право, милая, ты хуже шичего не могла придумать! Опа заплакала, потомъ съ гордостью подняла голову, отерла слезы и продолжаль:
«Если опъ меня не любить, то кто ему мъщаеть отослать меня домой? Я его не принуждаю. Л если это такъ будетъ продолжаться, то я сама міду: я не раба его, я княжеская дочь! ...

Утвикая ее, Максимъ Максимычъ замвтиль замвтель ей, что если она будеть грустить, то скорье наскучить Исчорииу.

«Правда, правда, отвічала она: я буду весела! И съ хохотомъ схватила свой бубенъ: начала півть, плясать и пригать около меня; только и это не было продолжительно, она упала на постель и закрыла лицо ру-

—Что было мит съ нею дълать? Я, знаете, никогда съ женщинами не обращался: думалъ, думалъ, чемъ ее утешить, и ничего не придумалъ; пфсколько времени мы оба молчали... Пренепріятное положеніе-съ.

Вышедии съ нею прогуляться за крвпость, Максимъ Максимычь увидьль черкеса, который вдругь вывхаль изъльса и, саженяхь во ста отъ нихъ, началъ, какъ бъщенный, крижиться: Вэла узнала въ немъ Казбича...

Наконецъ. Максимъ Максимычъ объяснился съ Печоринымъ насчеть его охлажденія къ Бэль, и Печоринъ созпался въ этомъ. Итакъ, Печоринъ охладълъ къ бъдной Бэлъ, которая любила его еще больше. Опъ не знаетъ самъ причины своего охлажденія, хотя и силится найти ее. Да, ивтъ пичего трудиве, какъ разбирать языкъ собственныхъ чувствъ, какъ знать самого себя! И объясненія автора для насъ такъ же неудовлетворительны, какъ и для Максима Максимыча, которому онъ ихъ сообщилъ. Можетъ быть, и туть та же причина, и въ отношенія къ автору, и въ отношеніи къ наиъ:

ньть ничего трудиве, какъ знать и понимать самихъ себя!... Но тъмъ не менъе, мы предложимъ и наше ръшение пли, лучше сказать, и наше гаданје объ этомъ столько же общемъ, сколько и грустномъ феноменъ человъческаго сердца, который особенно частъ и поразителенъ въ современиомъ обществъ Въ числъ причинъ скораго охлажденія Печорина къ Бэль не было ли причиною его и то, что для безсознательнаго, чисто естественнаго, хотя и глубокаго чувства черкешенки Печоринъ быль полнымь удовлетвореніемъ, далеко превосходящимъ самыя дерзкія ся требованія; тогда какъ духъ Печорина не могъ найти своего удовлетворения въ естественной любви нолудикаго существа. Къ тому же, въдь одно наслаждение далско еще не составляетъ всътъ г гребностей любви, а что могла дать Печорину любовь, кромъ и чажденія? О чемъ могъ онъ говорить съ нею? что оставалось для него въ ней перазгаданнаго? Для любви нужно разумное седержаніе, какъ масло для поддержки огня: любовь есть гармоническое слія то двухъ родственныхъ натуръ въ чувство безконечнаго. Въ любви Бэлы была сила, но не могло быть безконечности: сидъть съ глаза на глазъ съ возлюбленнымъ, ласкатьси къ нему, принимать его ласки, предугадывать и ловить его желанія, млёть отъ его побанін, замирать въ его объятіяхъ,—воть все, чего требовала душа Бэлы; при такой жизни и въчность показалась бы для пея мгновеніемъ. Но Печорипа такая жизпь могла увлечь не больше, какъ на четыре мѣсяца, и еще надо удивляться силь его любви къ Бэль, если она была такъ продолжительна. Спльная потребность любви часто принимается за самую любовь, если представится предметь, на который онъ можеть устремиться; преиятствія нревращають ее въ страсть, а удовлетвореніе уничтожаетъ. Любовь Бэлы была для Печорина полнымъ бокаломъ сладкаго напитка, который онъ н выпиль з разъ, не оставивъ въ немъ ни капли; а душа его требовало не бокала, а океана,

изъ котораго можно ежеминутно чернать, не уменьшая его....
Однажды Печоринъ отнравился съ Максимомъ Максимычемъ на охоту за кабаномъ. Съ ранняго утра часовъ до десяти напрасно искали они его: Максимъ Максимычъ уговаривалъ своего товарища воротиться, не тутъ-то было: не смотря ни на зной, ни на усталость, тотъ не хотълъ воротиться безъ добычи. "Таковъ ужъ былъ человъкъ: что задумаетъ, подавай; видно въ дътствъ былъ наленькій избалованъ". Однакожъ, послъ полудня, они безъ ничего подъъзжали къ кръпости. Вдругъ выстрълъ: оба они взглянули другъ на друга и опрометью поскакали на выстрълъ:

Солдаты въ кучку собранись на валу и указывали въ поле, а там летитъ стремглавъ всадникъ и держитъ что-то бълое на съдлъ. Это былъ Казбичъ, похвативний неосторожную Бэлу, которая вышла за крѣность къ ръкъ. Иечорину удалось рашить въ ногу его коня Казбичъ запесъ руку надъ Бэлою, Максимъ Максимычъ выстрѣлилт н, кажется, ранилъ его въ плечо; дымъ разсѣялся—на землѣ лежала раненая лошадь, и возлѣ нея Бэла, а Казбичъ, какъ кошка карабкался на утесъ и скоро скрылся. Они къ Бэлъ—она был ранена, и кровь лилась изъ раны ручьями...

«И Бэла умерла?»

—Умерла; только долго мучилась, и мы уже съ нею измучилиси порядкомъ. Около десяти часовъ вечера она принила въ себя; мы сидълг у постели; только что она открыла глаза, начала звать (Гечорина — Уздъсь подлъ тебя, моя джанечка (то-есть, по-нашему, душенька), отвъзалъ онъ, взявъ ее за руку.—«Я умру!» сказала она.—Мы начали ее утъщать, говорили, что лъкарь объщалъ ее вылъчить непремъпно,—она покачала головой и отвернулась къ стъпъ: ей не хотъчось умирать!..

— Ночью она начала бредить; голова ея горъла, по всему тълу иногда пробъгала дрожь лихорадки; она говорила несвявныя ръчи объ отцъ братъ: ей хотълось въ горы, домой. Потомъ она также говорила с Печоринъ, давая ему разныя пъжныя названія, или упрекала его въ томъ

что онъ разлюбилъ свою джанечку.

—Онъ слупиалъ ее молча, опустивъ голову на руки; но только я вс все время не замътилъ ни одной слезы на рѣсинцахъ его; въ самомъ ли дѣлѣ онъ не могъ плакать, пли владѣлъ собою—не знаю; что до меня, то я ничего жальче этого не видывалъ.

## Передъ смертью хриплымъ голосомъ закрычала она: "воды! воды! "

— Онъ сдълался блъденъ, какъ полотпо, схватилъ стаканъ, налилъ и подалъ ей. Я закрылъ глава руками и сталъ читать молитву, не помию, какую. Да, батюшка, видалъ я много, какъ люди умираютъ въ госпиталяхъ и на полѣ сраженія, только все это не то, совсѣмь не то!. Еще, признатьея, меня вотъ что печалитъ: она передъ смертію ни разу не вспоминала обо мнѣ: а кажется, я ее любилъ, какъ отецъ.. Ну, да Богъ ее проститъ... И въ правду молвить: что же я такое, чтобъ обо мнѣ вспоминать передъ

смфртью?..

—Только что она испила воды, какъ ей стало легче, а мипуты чрезътри она скопчалась. Приложили веркало къ губамъ- гладко!.. Я вывелъ Печорина вопъ изъ компаты, и мы пошли на кръпостный валъ; долго мы ходили! взадъ и впредъ рядомъ, не говоря ни слова, загнувъ руки на спичу; его лицо ничего не выражало особеннаго, и мнѣ стало досадно. Я бы на его мѣстѣ умеръ съ горя. Наконецъ, опъ сѣлъ на землѣ, въ тѣни, и началъ что-то чертить палочкой на пескѣ. Я, знаете, больше для приличия, хотѣлъ утѣшить его, началъ говорить; опъ поднялъ голову и засмѣялся.. У меня морозъ пробѣжалъ по кожѣ отъ этого смѣха. Я пошелъ заказывать гробъ...

— На другой день, рано утромъ, мы ее похоронили за крвпостью, у вала, гдв она въ последній разъ сидела; кругомъ ея могилы разрослись кусты белой акаціи и бузины Я хотель было поставить кресть, да, знаете,

теловко: всетаки она была нехристіанка..

Просимъ извиненія за множество выписокъ и у автора, и у

тъхъ изъ читателей, которые прочтутъ нашу статью прежде романа: заманчивость перваго чтенія, сила и прелесть перваго впечатлівнія будуть для нихъ навсегда потеряны. Впрочемъ, едва ли кто и не читаль "Бэлы"; она напечатана въ "Отечественныхъ Запискахъ" еще въ прошедшемъ году, да и самый романъ давно уже вышелъ въ свътъ. Что же касается до тъхъ, которые прочтутъ нашу статью уже послік романа, у нихъ черезъ это почти ничего не отнимается; напротивъ, есля мы только хорошо сделали наше дело, они вновь перечувствують уже испытанное наслаждение, и еще съ большею силою. Во всякомъ случав, намъ не было никакой возможности изовжать этихъ выписокъ. Мы хотвли, чтобы въ нашемъ изложении содержанія романа видны были и характеры д'яйствующих влив и сохранена была впутренияя жизненность разсказа, равно какъ и его колорить; а этого невозможно было сделать, ноказавъ одинъ скелеть содержанія или его отвлеченную мысль. Да и въ чемъ содержаніе пов'єсти? Русскій офицеръ похитилъ черкешенку, сперва сильно любиль ее, но скоро охладъль къ ней; потомъ черкесъ увезъ было ее, но видя себя почти пойманнымъ, бросиль ее, нанесши ей рану, отъ которой она умерла: воть и все туть. Не говоря о томъ, что тутъ очень немного, туть еще изтъ и ничего ни поэтическаго, ни особеннаго, ни занимательнаго, и все обыкновенно до пошлости, стерто. Но что же необыкновеннаго или поэтическаго, напримъръ, и въ содержаніи Шекспирова "Отелло"? Мавръ убилъ страстно любимую имъ жену изъ ревности, которую съ умысломъ возбудилъ въ немъ хитрый злодъй: развъ и это тоже не истерто и не обыкновенно до пошлости? Развъ не было написано тысячи повъстей, романовъ, драмъ, содержание которыхъ-мужъ или любовникт, убивающій пзъ ревпости невинную жену пли любовницу? Но изъ всей этой тысячи только одного "Отелло" знастъ міръ и одному ему удивляется. Значить: содержание не во визыней формъ, не въ сцепленіи случайностей, а въ замысле художника, въ техъ образахъ, въ тъхъ тъняхъ и перелпвахъ красокъ, которыя пред-ставлялись ему еще прежде, нежели онъ взялся за перо, словомъ— въ творческой концепцін. Художественное созданіе должно быть внолить готово въ душть художника, прежде нежели онъ возьмется за перо: написать для него уже — второстепенный трудъ. Онъ долженъ сперва видъть передъ собою лица, изъ взаниныхъ отношеній которыхъ образуется его драма или повъсть. Онъ не обдумастъ, не расчисляеть, не теряется въ соображеніяхъ: все выходить у него само собою и выходить такъ, какъ должно. Событіе развертывается въ идеи, какъ растеніе изъ верна. Потому-то и читатили видять

въ его ляцухъ живые образы, а не призраки, радуются ихъ радостями, страдаютъ ихъ страданіями, думують разсукдають и спорять между собою о ихъ зирченій, ихъ судьбъ, какъ будто діло идеть о людяхъ, дінствительно существовавшихъ и знакомыхъ имъ. Этого нельзя сділать, сперва придумавши отвлеченное содержаніе. т.-с. какую-шобудь завязку и развязку, а потомъ уже придумавши лица и волею или неводею заставивши ихъ играть сообразныя съ срушненною шілію роди. Воть почему изложеніе содержаві і такъ затруднительно для критяка и безъ выписокъ нельзя ему оболгись: надо сділать его кратко и заставить говорить само за себя разбираемос твореніе.

Глубокое внечатление оставляеть после себя "Вэла": вамъ грустно, но грусть ваша легка, свътда и сладостна; вы летите мечтою на могилу препрасной, по эта могила не странив: ее осв'ящаеть соливсь омываеть быстрый ручей, котораго роцоть, выбств съ шелестомъ вътра въ листахъ бузины и бълой акаціи, говоритъ вамъ о чемъ-то таниственномъ и безкопечномъ, и надъ нею, въ свътлой вышинь, летаеть и носится какое-то прекрасное видьніе, съ бліздными линатами, съ выраженіемъ укора и прощенія въ черныхъ очахъ съ грустною улыбкою... Смерть черкешенки не возмущаеть васъ безотраднымъ и тяжелымъ чувствомъ, ибо она явилась не страшнымъ скелетомъ по произволу автора, по вследствіе разумной необходимости, которую вы предчувствовали уже, и явилась свът-лымъ ангеломъ примиренія. Диссонансъ разръшился въ гармониской аккордь, и вы еъ умиленіемъ повторяете простыя и трогательныя слова добраго Максима Максимыча: "Ивть, она хорошо сдвлала, что умерла! ну, что бы съ ней сталось, если бъ Григорій Александровичъ ее покипулъ? А это бы случилось рано или поздно!"...

И съ какимъ безконечнымъ искусствомъ обрисованъ граціозный образъ илънительной черкешенки! Она говиритъ и дъйствуетъ такъ мало, а вы живо видите ее передъ глазами во всей опредъленности живого существа, читаете въ ея сердиѣ, проникаете всъ изгибы его... А Максимъ Максимычъ, этотъ добрый простакъ, который пе подозрѣваетъ, какъ глубока и богата его патура, какъ высокъ и благороденъ онъ! Онъ. грубый солдатъ, любуется Бэлою, какъ прекраснымъ дитятіею. любить ее, какъ милую дочь—и за что! — спресите его, такъ онъ отвѣтитъ вамъ: "не то, чтобы любилъ, а такъ - глупость!" Ему досъдно, что его ни одна женщина не любилъ такъ, какъ Бэла Иечорина; ему грустио, что она не вспомиила о немъ передъ смертью, котъ онъ и самъ сознается, что это съ его стороны не совсѣмъ справедливое требованіе... Оста-

павливаться ли на этпхъ чертахъ, столь полныхъ безконечностію? Пътъ, онь говорять говорять сами за себя; а ть, для кого онь гымы, ть не стоять, чтобъ тратить съ ними слова и время. Протая красота, которая есть одна истинная красота, не для всъхъ соступна: у большей части людей глаза такъ грубы, что на нихъ съйствуетъ только исстрота, узорочность и красная краска, густо и арко намазанная... Характеры А мата и Казбича — это такіе типы, которые будутъ рачно понятны и игличанину, и ньмцу, и французу, какъ понятны опи русскому. Вотъ что называется рисовать ригуры во весь ростъ, съ національною фазіоломією и въ національномъ костюмь!..

Обратите еще внимание на эту естественность разсказа, такъ свободно развивающагося, безъ всякихъ і тяжекъ, такъ плавно текущаго собственною силою, безъ помощи автора. Офидеръ, возвращающійся изъ Тифлиса въ Россію, встричестся въ горахъ съ другимъ офицеромъ; одинокость дорожнаго положенія даетъ одному право начать разговоръ съ другимъ и такъ естественио доводить ихъ до знакометва. Одинъ предлагаетъ чай съ ромомъ-тотъ оказывается, говоря, что, по одному случаю онъ зарекся пить. Очепь естествено, что, сидя въ дымной и гадкой сакль, ичтещественникъ заводить съ товарищемъ разговоръ объ обитателяхъ сакли: товаришъ этоть-пожилой офицеръ, много лътъ проведний на Кавказъ, естественно, очень охотно разговорился объ этомъ предметь. Вопросъ молодого офицера: "А что, много съ вами бывало приключеній?" такъ естествень, какъ и отвъть ножилого: "Какъ не бывать! бывало..." Но это не приступъ къ повъсти, а только еще, какъ должно, слабая надежда услыпать повъсть: авторъ не погоняетъ обстоятельствъ, какъ лошадей, но даетъ имъ самимъ развиться. Онъ предлагаетъ Максиму Максимычу чай съ ромомъ: тоть отказывается отъ рома, говоря, что зарекся пить. Вопросъ: "почему?" иолодого офицера такъ же не можетъ быть сочтенъ патяжкою, какъ откликъ человъка, когда его зовутъ. Отвътъ Максима Максимыча, въ которомъ онъ говоритъ о случав, заставившемъ его заречься инть вино, уже ожидается самимъ читателемъ. Случай этотъ чисто кавказскій: офицеры пировали, какъ вдругъ сділалась тревога. Но разсужденіе Максима Максимыча, что иногда годъ живи—тревоги ныть, "да какъ тутъ еще водка-пропадшін человыкъ", отнимаеть веякую падежду на повъсть; какъ вдругъ онъ обращается къ черкесамъ, которые если напьются бузы, такъ и начнутъ рубиться, и очень естественно вспоминаеть одинъ случай. Онъ и расположенъ его разсказать, но какъ бы не хочетъ навязываться съ разсказами. Молодой офицеръ, котораго любонытство давно уже сильно возбуж дено, но который умаеть умарить его приличісма, съ притворным равнодушіемъ спрашиваеть: "какъ же это случилось?" - Вотъ изво лите видъть—и повъсть началась. Исходный пункть ся – страстно желаніе мальчика-черкеса пивть лихого коня, и вы номните эт дивную сцену изъ драмы между Азаматомъ и Казбичемъ. Печорин человъкъ ръшительный, алчущій тревогь и бурь, готовый рискнут на все для выполненія даже прихоти своей, — а здъсь дъло ило чемъ-то гораздо большемъ, чёмъ прихоть. И такъ, все вышло изс характеровъ дъйствующихъ лицъ, по законамъ строжайшей необхо димости, а не по произволу автора. Но еще повъсть была простым анекдотомъ, и новые знакомые уже пустились въ разсужденія по поводу его, какъ вдругъ Максимъ Максимычъ, у котораго воспоиннание ожило и потребность сообщить его другому возбудилась какъ бы говоря съ самимъ собою, прибавилъ: "Никогда себя не прощу одного: чортъ дернулъ меня, прівхавъ въ крвпость, пересказать Григорію Александровичу все, что я слышаль, сидя за заборомъ; онъ посмъялся, -- такой хитрый! -- а самъ задумалъ коечто". Что можетъ быть естественнье, проще всего этого? Такая естественность и простота никогда не могуть быть ділому расчета и соображенія: он'в плодъ вдохновенія.

Итакъ, исторія Бэлы кончилась; по романъ еще только начался, и мы прочли одно вступленіе, котерое, впрочемъ, и само по себь, отлъльно взятое, есть художественное произведение, хотя и составляеть только часть целаго. Но пойдемъ далее. Въ Владикавказъ авторъ онять съфхался съ Максимомъ Максимычемъ. Когда они объдали, на дворъ вътхала щегольская коляска, за которою шелъ человъкъ. Не смотря на грубость этого человъка, "балованнаго слуги лениваго барина", Максимъ Максимычъ допросился у него, что коляска принадлежитъ Печорину. "Что ты? Что ты? Печоринъ?.. Ахъ, Боже мой!.. да не служилъ ли опъ на Кавказъ?" Въ глазахъ Максима Максимыча сверкала радость. "Служилъ, кажется, да я у нихъ педавно", отвъчаль слуга. "Ну, такъ!.. такъ!.. Григорій Александровичъ?.. Такъ відь его зовуть? Мы съ твоимъ бариномъ были пріятели", прибавилъ Максимъ Максимычъ, ударивт дружески по плечу лакея, такъ что заставилъ его пошатнуться... — Позвольте, сударь: вы мит минаете, — сказаль тоть, нахмурившись. "Экой ты, братецъ!... Да знаснь ли? Мы съ твоимъ бариномъ были друзья закадычные, жили вмъстъ... Да гдъ жъ опъ самъ остался?, Слуга объявиль, что Печоринь остался ужинать и почевать у полковника Н\*\*\*. "Да не зайдеть ли онъ вечеромъ ода?" сказаль Максимь Максимычь: "или ты, любезный, не пойшь ли къ нему за чьмъ-нибудь?.. Коли пойдешь, такъ скажи, о здъсь Максимъ Максимычь; такъ и скажи... ужъ опъ знаетъ... дамъ тебъ восьмигривенный на водку..." Лакей сдълаль презрильную мину, слыша такое скромное объщаніе, однако увърплъ аксима Максимыча, что исполнитъ его порученіе. "Въдь сейчасъ опоъжитъ!.." сказалъ мнъ Максимъ Максимычъ съ торжествуюимъ видомъ: "пойду за ворота дожидаться... Эхъ, жалко, что я у знакомъ съ Н\*\*\*!"

Итакъ, Максимъ Максимичъ ждетъ за воротами. Онъ откался отъ чашки чая и, наскоро выпивъ одну, по вторичному привишеню, онять выбъжалъ за ворота. Въ немъ замѣтно было живишее безпокойство, и явно было, что его огорчало равнодушіе
ечорина. Новый его знакомый, отворивъ окно, звалъ его спать:
гъ что-то пробормоталъ, а на вторичное приглашение ничего не
вътилъ. Уже поздно ночью вошелъ онъ въ комнату, бросилъ
рубку на столъ, сталъ ходитъ, ковырять въ печи, паконецъ легъ,
р долго кашлялъ, плевалъ, ворочался... "Не клопы ли васъ кумотъ?" спросилъ его повый пріятель.— "Да, клопы..." отвъчалъ
гъ, тяжело вздохнувъ.

На другой день утромъ сидъть онъ за воротами. "Мић надо одить къ коменданту", сказалъ онъ: "такъ, пожалуйста, если ечоринъ придетъ, пришлите за мпой". Но лишь ушелъ онъ, какъ едметъ его безпокойства явился. Съ любопытствомъ смотрълъ на го нашъ авторъ, и результатомъ его внимательнаго наблюденія ить подробный портретъ, къ которому мы возвратимся, когда бумъ говорить о Печоринъ, а теперь займемся исключительно Макмомъ Максимычемъ. Надо сказать, что когда Печоринъ пришелъ, кей доложилъ ему, что сейчасъ будутъ закладывать лошадей. Здъсь и снова должим прибъгнуть къ длинной выпискъ.

Лошади были уже заложены; колокольчикъ по временамъ звенѣлъ дъ дугою, и лакей уже два раза подходилъ къ Печорину съ докладомъ, все готово, а Максимъ Максимычъ еще не являлся въ счастю, чоринъ былъ погруженъ въ зъдумчивость, глядя на синіе зубцы Кавка-и, кажется, вовсе не торопился въ дорогу. Я подошелъ къ нему: «если захотите еще немного подождать», сказалъ я, «то будете имътъ звольстіе увидъться съ старымъ пріятелемъ..»

—Ахъ, точно! быстро овъчалъ онъ: мнв вчера говорили, — но гдъ же ь? Я—обернулся къ площади и увидълъ Максима Максимыча, бъгущаго обыло мочи... Черезъ нъсколько минутъ онъ былъ уже возлъ насъ; овъ за могъ дынять; потъ градомъ катился съ лица его; мокрые клочки дыхъ волосъ вырвались изъ подъ шапки, приклеплись ко лбу его; колѣны дрожали... онъ хотълъ кинуться на шею Печорина, но тотъ довольно юдно, хотя съ привътливой улыбкой, протянулъ ему руку. Штабсъ-капи-

танъ на мпнуту остолбенфлъ, но потомъ жадно схватилъ его руку объими руками: онъ еще не могъ говорить.

-Какъ я радъ, дорогой Максимъ Максимычъ. Ну, какъ вы пожива-

ете?-сказалъ Печорииъ.

«А ты? .. а вы? . » пробормоталъ со слезами на глазахъ старикъ ... «сколько лътъ... сколько дней... да куда это?...»

— Ђду въ Персио—и дальше...

«Неужто сейчасъ?.. Да подождите, дражайший!... Неужъ-то сейчасъ разстанемся? Столько времени не видались...>

— Мнѣ пора, Максимъ Максимычъ, — былъ отвѣтъ. «Боже мой, Боже мой! да куда это такъ спѣшите?...

Мит столько бы хоттлось вамъ сказать... столько разспросить... Ну, что? въ отставкъ?.. какъ?. что подълывали?...

—Скучилъ!—отвъчалъ Печоринъ, улыбаясь... «А помните наще житье бытье въ кръпости?.. Славная страна для охотниковъ!.. Въдь вы были страстный охотникъ стрълять.. А Бэла!...»

Печоринъ чуть-чуть побледиелъ и отвернулся...

—Да помню!—сказалъ онъ, почти тотчасъ принужденио зъвнувъ... Максимъ Максимычъ сталъ его упрашивать остаться съ нимъ еще часа два «Мы славно пообъдаемъ», гозорилъ онъ: «у меня есть два фазана а кахетинское здъсь прекрасное, разумъется, не то, что въ Грузіп, однакс лучшаго сорта. Мы поговоримъ, вы мив разскажете про свое житье вт Петербургв. . А?.. э

—Право, ми'т нечего разскавывать, дорогой Максимъ Максимычъ... Однако прощайте, ми'т пора .. я сп'тиу. . Благодарю, что не забыли .—при-

бавилъ онъ, взявъ его за руку.

Старикъ нахмурилъ брови... Онъ былъ. исчаленъ и сердитъ, хотя старался скрыть это «Забыть!»—проворчаль онъ: «я-то пе забыль инчего... Ну, да Богъ съ вами!... Не такъ я думаль съ вами встрътиться...

—Ну, полно, нолно!—сказалъ Печорниъ, обнявъ его дружески:— неужели не тотъ же?... что дълать!... Всякому своя дорога .. Удастся ли еще встрътиться – Богъ знаетъ!... Говоря это, онъ уже сидълъ въ коляскъ, и ямщикъ уже пачалъ подбирать возжи.

«Постой! постой!» закричаль вдругь Максимь Максимычь, ухватясь за лверцы коляски: «совсъмъ было забылъ .. У меня остались ваши бумаги, Григорій Александровичъ. я ихъ таскаю съ собой... думалъ найти васъ въ Грузіп, а вотъ гдф Богъ далъ свидфться... что миф съ ними дфлать?...>

—Что хотите!— отвъчалъ Печоринъ.—Прощайте. «Такъ вы въ Персію?... а когда вериетесь?..» кричалъ вслъдъ Максимъ Максимычъ ..

Коляска была уже далеко... Давно уже не слышно было ни звона колокольчика, ни стука колесъ по кремнистой дорогъ, - а бъдный старикъ еще стояль на томъ же мъстъ въ глубокой задуминвости..

Довольно! не будемъ выписывать длиннаго и безевязнаго мополога, который проговориль огорченный старикь, стараясь принять равнодушный видъ, хотя слеза досады но времскамъ и сверкала на его рфеницамъ. Довольно: Максимъ Максимычъ и такъ ужъ весь передъ вами... Если бы вы нашли его, познакомились съ нимъ, дваднать леть прожили съ шимъ въ одной крепости, и тогда бы не знали его лучше. По мы больше уже не увидимся съ шимъ, в онъ такъ интересенъ, такъ прекрасенъ, что грустио такъ скоро разстаться съ нимъ, и потому взглянемъ на него еще разъ. уже послъдній...

«Максимъ Максимычъ, — сказалъ я, подошедши къ нему, — а что это за бумаги оставилъ вамъ Печоринъ?»

-- А Богъ его знаетъ! какія-то записки

«Что вы изъ нихъ сдълаете?»

—Что? я велю надѣлать патроновъ.

«Отдайте ихъ лучше мнѣ».

Онъ посмотрелъ на меня съ удивлениемъ проворчалъ что-то сквозь зубы и началъ рыться въ чемодант; вотъ онъ вынуль одну тетрадку и бросиль ее съ презрвиемъ на землю; потомъ другая, третья и десятая имѣли ту же участь: въ его досадъ было что-то дътское; мнъ стало смъшно и жалго.

—Вотъ онт вст! — сказалъ онъ, — поздравляю васъ съ находкою... «И я могу дълать съ ними все, что хочу?»

-Хоть въ газетахъ печатайте. какое мив двло!... Что я, развъ другъ его какой или родственникъ?... Правда, мы жили долго подъ одной кровлей... Да мало ли съ къмъ я не жилъ?...

Схватя и унеся поскоръе бумаги изъ опасенія, чтобы Максимъ Максимычъ не раскаялся, нашъ авторъ собрался въ дорогу, онъ уже надълъ шапку, какъ штабсъ-капатанъ вошелъ. Но нътъ, воля ваша! а ужъ надо проститься съ Максимонъ Максимычемъ какъ следуетъ, то есть, не прежде, какъ выслушавъ его последнее слово... Ччо делать? есть такіе люди, съ которыми, разъ познакомившись, въкъ бы не разстался...

«А вы, Максимъ Максимычъ, развѣ не ѣдете?»

-Нътъ-съ.

«А что такъ?»

-Да я еще коменданта не видалъ, а мнъ надо сдать кой-какія казенныя вещи

«,la въдь вы же были у него?»

-- Вылъ, конечно, -- сказалъ онъ, заминаясь: -- да его дома не было...

Я поняль его: бъдный сторикъ, въ первый разъ отъ рода, можетъ быть, бросиль дела службы для собственной надобности, говоря языкомъ бумажнымъ, —и какъ же онъ былъ награжденъ!

«Очень жаль», сказаль я ему, «очень жаль, Максимъ Максимычъ,

что намъ до срока надо разстаться.

—Гдѣ намъ, необразованнымъ старикамъ, за вами гоняться!... вы молодежь свѣтская, гордая: еще покамѣстъ подъ черкесскими пулями, такъ вы туда-сюда... а послѣ встрѣтитесь, такъ стыдитесь п руку протянуть пашему брату.

«Я не заслужилъ этихъ упрековъ, Максимъ Максимычъ».

-Да я, знаете, такъ къ слову говорю; а впрочемъ, желаю вамъ всякаго счастія и веселой дороги.

Засимъ они довольно сухо разстались; но вы, любезный читатель, върно не сухо разстались съ этимъ старымъ младенцемъ, столь добрымъ, столь милымъ, столь человъчнымъ и столь неопытнымъ во всемъ, что выходило за тъсный кругозоръ его понятій и онытности? Не правда ли, вы такъ свыклись съ нимъ, такъ полюбили его, что накогда уже не забудете его, и если встретите подъ грубою наружностію, подъ корою зачерствізлости отъ трудной и скудной жизни-горячее сердце, подъ простою, мѣщанскою рѣчью— тенлоту души, то, вѣрно, скажете: "это Максимъ Максимычъ!..." И дай Богъ вамъ поболѣе встрѣтить, на пути вашей жизни, Максимовъ Максимычей!...

И вотъ мы разсмотръли двъ части романа — "Вэлу" и "Максима Максимыча, : каждая изъ нихъ имъеть свою особность и замкнутость, ночему каждая и оставляеть въ душь читателя такое полное, приостное и глубокое впечатление. Героевъ той и другой повести мы видели въ торжествениейшихъ положенияхъ ихъ жизни и коротко ихъ знаемъ. Первая—повъсть; вторая—эскизъ характера, и каждая равно полна и удовлетворительна, ибо въ каждый поэтъ умълъ исчериять все ся содержание и вътипическихъ чертахъ вывести во вні все внутреннее, крывшееся въ ней, какъ возможность. Что намъ за пужда, что во второй нізть романическаго содержанія, что она представляеть собою не жизнь, а отрывокъ изъ жизни человъка? Но если въ этомъ отрывкъ-весь человъкъ, то чего же больше. Поэть хотьль изобразить характерь и превосходно успыль въ этомъ: его Максимъ Максимычъ можетъ употребляться не какъ собственное, но какъ нарицательное имя, наравив съ Опвгиными, Ленскими, Загоръцкими, Иванами Ивановичами, Иванами Никифоровичами, Аознасіями Ивановичами, Чацкими, Фамусовыми и пр. Мы познакомылись съ шимъ еще въ "Бэлъ" и больше уже не увидимся. Но въ объихъ этихъ повъстяхъ мы видьли еще одно лицо, съ которымъ однакожъ незнакомы. Это таинственное лицо не есть герой этихъ новъстей, но безъ него не было бы этихъ повъстей: онъ герой романа, котораго эти двъ повъсти только части. Теперь пора памъ съ нимъ нознакомпться, и уже не чрезъ посредство другихъ лицъ, какъ прежде: всв они его не понимаютъ, какъ мы уже видъли; равнымъ образомъ, и не чрезъ поэта, который хоть и одинъ виновать въ немъ, по умываеть въ немъ руки; а черзъ его же самого: мы готовимся читать его заниски. Ноэтъ написалъ отъ себя предисловіе только къ запискамъ Печорина. Это предословіе составляєть родь главы романа, какъ его существенивника часть, по, не смотря на то, мы возвратимся къ нему посль, когда будемъ говорить о характеръ Нечорина. а теперь прямо приступнить къ "запискамъ".

Первое отділеніе ихъ называется "Тамань" и, подобно нервымъ двумъ, есть отдільная повість. Хотя оно и представляєть собою эпизодь изъ жизни героя романа, по герой попрежиему остается для насъ лицомъ тапиственнымъ. Содержаніе эгого эпизода слівдующее: Нечоричъ въ Тамани остановился въ скверной хаті, на

берегу моря, въ которой онъ нашель только слепого мальчика, льть 14-ти и потомъ тапиственную девушку. Случай открываеть ему, что эти люди ← контрабандисты. Онъ ухаживаетъ за дъвушкою и въ шутку грозить ей, что донесстъ на няхъ. Вечеромъ, въ тотъ же день, она приходить къ нему, какъ спрена, обольщаеть его предложениемъ своей любви и назначаетъ ему ночное свидание на морскомъ берегу. Разумвется, онъ является, но какъ странность и какая-то таинственность во всвхъ словахъ и поступкахъ дввушки давно уже возбудили въ немъ подозрвние, то онъ и запасся пистолетомъ. Таниственная девушка пригласила его сесть въ лодкуонъ было поколебался, но отступать было уже не время Лодка помчалась, а дъвушка обвилась вокругъ его шеи, и что-то тяжелое упало въ воду... Онъ хвать за пистолеть, но его уже не было... Тогда завязалась между ними страшная борьба: паконецъ, мужчина побъдилъ; посредствомъ осколка весла онъ добрался кое-какъ до берега и, при лунномъ свъть, увидьлъ таинственную ундину, которая, спасшись отъ смерти, отряхалась. Черезъ пъсколько времени она удалилась съ Янко, какъ видно, съ своимъ любовникомъ и однимъ изъ главныхъ дъйствователей контрабанты: такъ какъ посторонній узналь ихъ тайну, имъ опасно было оставаться болье въ этомъ мъсть. Слъной тоже пропаль, укравъ у Нечорина шкатулку, шашку съ серебряной оправой и дагестанскій кинжаль.

Мы пе рышились дълать выписокъ изъ этой повъсти, потому что она ръшительно не допускаеть ихъ; это словно какое-то лирическое стихотвореніе, вся прелесть котораго уничтожается однимъ выпущеннымъ или измъненнымъ не рукою самого поэта стихомъ; она вся въ формъ; если выписывать, то должно бы ее выписать всю отъ слова до слова; пересказывание ся содержания даеть о ней такое же понятіе, какъ разсказъ, хотя бы и восторженный, о красоть женщины, которой вы сами не видъли. Повъсть эта отличается какимъ то особеннымъ колоритомъ: не смотря на прозаическую дъйствительность ея содержанія, все въ ней таинственно, лица — какія-то фантастическій тын, мелкающія въ вечернемъ сумракъ, при свъть зари, или мъсяца. Особенно очаровательна дъвушка: это какая-то дикая, сверкающая красота, обольстительная, какъ спрена, неуловимая, какъ ундина, страшная, какъ русалка, быстрая, какъ прелестная тёнь или волна, гибкая какъ тростникъ. Ее нельзя любить, нельзя и ненавидёть, но ее можно только любить и непавидёть вмёстё. Какъ чудно-хороша она, когда, на крышё своей кровли, съ распущенными волосами, защитивъ глаза ладонью.

пристально всматривается вдаль и то см'вется и разсуждаеть сама съ собою, то зап'вваеть полную раздолья и отваги удалую п'всию.

Что касается до героя романа—онъ и тутъ является тъмъ же таинстеннымъ лицомъ, какъ и въ первыхъ повъстяхъ. Вы видите человъка съ сильною волею, отважнаго, не блъднъющаго ни передъ какой опастностью, напрашивающагося на бури и тровоги, чтобы занять себя чъмъ-нибудь и наполнить бездонную пустоту своего духа, хотя бы и дъятельностію безъ всякой цъли.

Наконецъ, вотъ и "Княжа Мери". Предисловіе нами прочитано, теперь начинается для насъ романъ. Эта повъсть разнообразитье и богаче всъхъ другихъ своимъ содержаніемъ, но за то далеко уступаетъ имъ въ художественности формы. Характеры ея или очерки, или силуэты, и только развъ одинъ—портретъ. По что составляетъ ея недостатокъ, то же самое есть и ея достоинство, и наоборотъ. Подробное разсмотръпіе ея объяснитъ нашу мысль.

Начинаемъ съ седьмой страницы. Цечоринъ, въ Иятигорскъ, у Елисаветинского источника, сходится съ своимъ знакомымъюнкеромъ Грушницкимъ. По художественному выполненію, это лицо стоитъ Максима Максимыча; подобно ему, это типъ, представитель цьлаго разряда людей, имя нарицательное. Грушинцкій — пдеальный полодой человъкъ, который щеголяетъ своей идеальностію, какъ записные франты щеголяють моднымь илатьемъ, а "львы" ослиною глупостію. Онъ носить солдатскую шинель изъ толстаго сукна; у него георгіевскій солдатскій крестикъ. Ему очень хочется, чтобы его считали не юнкеромъ, а разжалованнымъ изъ офицеровъ: опъ находить это очень эффектнымъ и интереснымъ. Вообще, "производитъ эффектъ" – его страсть. Онъ говоритъ вычурными фразами. Словомъ, это одинъ изъ тъхъ людей, которые особенно илъняютъ чувствительныхъ, романическихъ и романтическихъ провинціальныхъ барышенъ, одинъ изъ тъхъ людей, которыхъ, по прекрасному выражению автора записокъ, "не трогаетъ просто-прекрасное, и которые важно дранируются въ необыкновенныя чувства, возвышенныя страсти и исключительныя страданія.— "Въ ихъ душъ", прибавля-етъ опъ, "часто много добрыхъ свойствъ, но ин на грошъ поэзін". Но вотъ самая лучшая и полная характеристика такихъ людей, сдъланная авторомъ же журнала: "подъ старость опи дълаются либо мприыми помъщиками, либо пьяницами, -- иногда тъмъ и другимъ". Мы къ этому очерку прибавимъ отъ себя только то, что они страхъ какъ любятъ сочиненія Марлинскаго, и чуть зайдеть рѣчь о предметахъ сколько-инбудь не житейскихъ, стараются говорить фразами

шать его повъстей. Теперь вы вполнъ знакомы съ Грушницкимъ. Онъ очень не долюбливаетъ Печорина за то, что тотъ его понялъ. Печоринъ тоже не любитъ Грушницкаго и чувствуетъ, что когданибудь они столкнутся, и одному изъ нихъ не сдобровать.

Они встрѣтились, какъ знакомые, и у нихъ начался разговоръ. Грушницкій напалъ на общество, съѣхавшееся въ этотъ годъ на воды. "Нынѣшній годъ,—говорилъ онъ,—изъ Москвы только одна княгиня Лиговская съ дочерью; но я съ ними незнакомъ; моя солдатская шинель, какъ печать отверженія. Участіе, которое она возбуждаетъ—тяжело, какъ милостыня". Въ это время прошли мимо нихъ къ колодиу двъ дамы, и Грушницкій сказалъ, что то княгиня Лиговская съ дочерью Мери. Онъ съ ними не знакомъ, потому что "этой гордой знати нѣтъ дѣла, есть ли умъ подъ нумерованной фуражкой и сердце подъ толстою шинелью!" Звонкою фразою, громко сказанною по-французски. онъ обратилъ на себя вниманіе княгини. Печоринъ сказалъ ему: "эта княгиня Мери прехорошенькая. У нея такіе бархатные глаза,—именно бархатные: я тебѣ совѣтую присвоить это выраженіе, говоря о ея глазахъ:— нижнія и верхнія рѣсницы такъ длинны, что лучи солнца не отражаются въ ея зрачкахъ. Я люблю эти глаза—безъ блеска: они такъ мягки, они будто бы тебя гладятъ... Впрочемъ, кажется, въ ея лицѣ только и есть хорошаго... а что у нея зубы бѣлы? Это очень важно! жаль, что она не улыбнулась на твою пышную фразу!"—Ты говоришь о хорошей женщинѣ, какъ объ англійской лошади,—сказалъ Грушницкій съ негодованіемъ. Они разошлясь.

Возвращаясь мимо того мѣста, Печоринъ, невидимый, былъ свидѣтелемъ слѣдующей сцены. Грушницкій былъ рапенъ или хотѣлъ казаться раненымъ, и потому хромалъ на одну ногу. Уронивъ стаканъ на песокъ, онъ напраспо усиливался поднять его. Легче итички подлетѣла къ нему княжна и, поднявъ стаканъ, подала ему его съ тѣлодвиженіемъ, исполненнымъ невыразимой прелести. Изъ этого выходитъ цѣлый рядъ смѣшныхъ сценъ. худо кончившихся для Грушницкаго. Онъ идеальничаетъ—Печоринъ надъ нимъ тѣшится. Онъ хочетъ ему показать что въ поступкѣ княжны не видитъ для Грушницкаго никакой причины къ восторгу или даже просто къ удовольствію. Печоринъ приписываетъ это своей страсти къпротиворѣчію, говоря, что присутствіе энту зіаста обдаетъ его крещенскимъ холодомъ, а частныя сношенія съ флегматикомъ могутъ сдѣлать его страстнымъ мечтателемъ. Напрасное обвиненіе! Такое чувство противорѣчія понятно во всякомъ человѣкѣ съглубокою душою. Дѣтская, атѣмъ болѣе фальшивая

идеальность оскорбляеть чувство до того, что пріятно ув'врить себя на ту минуту, что совс'ємь не им'ємы чувства. Въ самомъ д'єль, лучше быть совс'ємь безъ чувства, нежели съ такимъ чувствомъ. Напротивъ, совершенное отсутствіе жизни въ челов'єк'в возбуждаетъ въ насъ невольное желаніе ув'єриться въ собственныхъ глазахъ, что мы непохожи на него, что въ насъ много жизни, и сообщаетъ намъ какую-то востороженность. Указываемъ на эту черту ложнаго самообвиненія въ характеръ Печорина, какъ на доказательство его противорьчія съ самимъ собою всл'єдствіе непониманія самого себя, причины котораго мы объяснимъ ниже.

Теперь выходить на сцену новое лицо—медикъ Вернеръ. Въ беллетрическомъ смыслѣ, это лицо нревосходно, но въ художественномъ довольно блъдно. Мы больше видимъ, что хотълъ сдълать изъ него поэтъ, нежели что опъ сдълалъ изъ него въ самомъ дълъ.

Жальемь, что предылы статын не нозволяють намъ выписать разговоръ Нечорина съ Верперомъ: это образецъ граніозной шутливоети и, выбетв, полиаго мысли остроумія (стр. 28—37). Верперь сообщаеть ему свъдънія о прівхавшихъ на воды, а главное—о Лиговскихъ. "Что вамъ сказала княгння Лиговская обо мнъ?" спросиль Нечоринь.—Вы очень увърецы, что это киягиня...а пе княжна? "Совершенно убъжденъ": — Почему? — "Потому что княж-на спрашивала о Грушницкомъ". — У васъ большой даръ соображенія—отвічаль Вернерь. Затімь онь сообщиль, что княжна почитаєть Группинцкаго разжалованнымъ въ солдаты за дуэль. "Надъюсь, вы се оставили въ этомъ пріятномъ заблужденін?"—Разум'єтся.— "Завязка сеть!" закричаль Нечоринь въ восторгь:" объ развязкъ этой комедін мы похлоночемъ. Явно судьба заботится о томъ, чтобы мик не было скучно". Далке Верперъ сообщилъ Печорину, что киягиня его знаеть, потому что встръчала въ Петербургь, гдъ его исторія (какая—этого не объясияется въ романь) надълала много шума. Говоря о ней, княгиня къ еветскимъ силетиямъ приплетала своя, а дочка слушала со винманіемъ: —въ ся воображеніи Печоринъ (по словамъ Вернера) сдълался героемъ романа въ новомъ вкусъ. Верперъ вызывается представить его киягинъ. Нечоринъ отвъчаеть, что героевъ не представляють, и что они не иначезнакомятся, какъ спасая отъ върной смерти свою любезную. Въ шуткахъ его проглядываетъ намъреніе. Мы скоро узнаемъ о немъ: опо лачалось от печего двлать, а кончилось... по объ этомъ послъ. Верперь сказаль о княжив, что опа любить разсуждать о чувствахъ, о страстяхъ и пр. Потомъ на вопросъ Печорина, не видълъ ин онъ кого-нибудь у нихъ, онъ говоритъ, что видълъ женщину — блондинку, съ чахоточнымъ видомъ лица, съ черною родинкою на правой щекъ. Примъты эти, видимо, взволиовали Печорина, и онъ долженъ былъ признаться, что нъкогда любилъ эту женщину. Затъмъ онъ проситъ Вернера не говорить ей о немъ, а если она спроситъ — отнестись о немъ дурно. "Иожалуй!" отвъчалъ Вернемъ, пожавъ плечами, и ушелъ.

Оставшись наедина, Печорина думаеть о предстоящей встрача, которая безпоконть его. Ясно, что его равнодушие и пронія—больше сватская привычка, нежели черта характера. "Нать въ міра теловака, говорить чт. издъ которымь бы прошедшее пріобратало такую власть, какъ здимною. Всякое напоминаніе о минувшей нечали или радости болазненно ударяеть въ мою душу и извлекать изъ нея все та жа звуки... Я глуно созданъ! инчего не забываю—ничего!"

Вечеромъ онъ вышелъ на бульваръ. Сошедсись съ двумя знакомыми, онъ пачаль имъ разсказывать что-то смённюе; они такъ громко хохотали, что любонытство переманило на его сторону нёкоторыхъ изъ окружавшихъ кияжну. Онъ, какъ выражается самъ, продолжаль увлекать публику до захожденія солнца. Княжна нѣ-еколько разъ проходила мимо него съ матерью,—и ея взглядъ, стараясь выразить равнодушіе, выражаль одну досаду. Съ этого времени у нихъ началась открытая война: въ глаза и за глаза язвили они другъ друга насмъшками, злыми намеками. Верхъ всегда былъ на сторонъ Печорина, ибо онъ вель войну съ должнымъ присутствіемъ духа, безъ всякой занальчивости. Его равнодушіе бъспло княжну и, на зло ей самой, только делало его интересите въ ея глазахъ. Грушницкій следиль за нею, какъ зверь, и лишь только Печоринъ предрекъ скорое знакомство его съ Лиговскими, какъ онъ въ самомъ дъль нашелъ случай заговорить съ княгиней и сказать какой-то комилиментъ княжив. Вследствіе этого, онъ началъ докучать Печорину, почему онъ не познакомится съ этимъ домомъ, лучшимъ на водахъ? Печоринъ увъряеть идеальнаго шута, что княжна его любитъ: Грушницкій конфузится, говорить: ..какой вздоръ!" и самодовольно улыбается. "Другъ мой, Печоринъ", говориль онъ: "я тебя не поздравляю; ты у нея на дурномъ замъчанін... А, право, жаль! потому что Мери очень мила!..."—Да, она недурна!—сказаль съ важностію Печоринь: только берегись, Грушницкій! —Туть онъ сталь ему давать совъты и дълать предсказанія съ ученымъ видомъ знатока. Смыслъ ихъ быль тотъ, что княжна изъ тъхъ женщинъ, которыя любятъ, чтобы ихъ забавляли; что если съ Грушницкимъ будетъ ей скучно двв минуты сряду -онъ погибъ; что, накокетничавшись съ нимъ, она выйдетъ за какого-нибудь урода, изъ покорпости къ маменькъ, а нослъ и станетъ увърять себя, что она несчастна, что она одного только человъка п любила, то-есть Грушницкаго, но что небо не хотвло соединить ее съ нимъ, потому, что на немъ была солдатская шинель, хотя подъ этой толстой сърой шинелью билось сердце страстное и благородное... Грушницкій удариль по столу кулакомъ и сталь ходить взадъ и виередъ по комнать. "Я виутрение хохоталъ (слова Печорина) и даже раза два улыбнулся, по опъ, къ счастью, этого не замътилъ. Явно, что опъ влюбленъ, потому что еще довърчивъе прежняго; у него даже появилось серебы не кольцо съ чернью, здышней работы... Я сталь его разсматриваль, и что же?... мелкими буквами имя Мери было выразано на внутренией сторона и рядомъ-число того дня, когда она подняль знаменитый стаканъ. Я утанлъ свое открытіе; я не хочу выпуждеть у него признаній; я хочу, чтобы онъ самъ выбралъ меня въ свои повъренные, -туть-то я буду наслаждаться! "

На другой день, гуляя по випоградной аллев и думая о женщинв съ родинкой, онъ въ гротв встрътился съ нею самою. Но здвсь мы должны выпискою дать попятіе о ихъ отпошеніяхъ.

«Вфра!» вскрикнулъ я невольно.

Она вздрагнула и побледивла.—Я знала, что вы здвсь,—сказала она. Я свлъ возле нея взялъ ее за руку. Давно забытый трепетъ пробежалъ по моимъ жиламъ при звуке этого милаго голоса; она посмотрела мнъ въ глаза своими глубокими и спокойными глазами,—въ нихъ выражалась недоверчивость и что-то похожее на упрекъ.

«Мы давно не видались», скалалъ я.

-- Давио, и перем'внились оба во многомъ. «Стало быть, ужъ ты меня не любишь!...»

-Я замужемъ!... сказала она.

«Опять? Однако нѣсколько лѣтъ тому назадъ эта причина также существовала, но между тѣмъ...»

Она выдернула свою руку изъ моей, и щеки ея запылали.

«Можетъ быть, ты любишь своего второго мужа?»

Она пс отвъчала и отвернулась.

«Или опъ очень ревинвъ?»

Молчаніе.

«Что жъ! онъ молодъ, хорошъ, особенно върпо богатъ, и ты боишься...» Я взглянулъ на нес и испугался: ея лицо выражало глубокое отчаяніе, на глазахъ сверкали слезы.

—Скажи мив, паконецъ, —прошентала она: —тебв очень всссло меня мучить? Я бы тебя должна непавидеть, съ техъ поръ, какъ мы знасмъ другъ друга, ты пичего мив не далъ, кромв страданій!... Ея голосъ задрожалъ, она склонилась ко мив и опустила голову на грудь мою.

«Можетъ быть,» подумалъ я: «ты оттого-то именио меня и любила: радости забываются, а печали никогда!.. »

Въра никакъ не хотъла, чтобы Печоринъ познакомился съ ез мужемъ; но такъ какъ онъ дальній родственникъ Лиговской и какъ потому Въра часто бываетъ у нея, то она и взяла съ него слово познакомиться съ княгинею.

Такъ какъ "Записки" Печорина есть его автобіографія, то и невозможно дать полнаго понятія о немъ, не прибъгая къ выпискамъ, а выписокъ нельзя делать, не переписавши большей части повъсти. Посему мы принуждены пропускать множество подробностей. самыхъ характеристическихъ, и следить только за развитиемъ действия.

Однажды, гуляя верхомъ, въ черкесскомъ плать в между Пятигорскомъ и Жельзноводскомъ, Печоринъ спустился въ оврагъ, закрытый кустарникомъ, чтобы вапонть коня. Вдругъ онъ видитьприближается кавалькада: впереди тхалъ Грушницкій съ княжной Мери. Онъ былъ довольно смъщонъ въ своей сърой солдатской шинели, сверхъ которой у него надъта была шашка и цара пистолетовъ. Причина такого вооруженія та (говорить Печоринъ), что дамы на водахъ еще върятъ нападенію черкесовъ.

«И вы целую жизнь хотите остаться на Кавказе?» говорила княжна —Что для меня Россія? — отвѣчалъ ея кавалеръ: — страна гдѣ тысячи людей, потому что они богаче меня, будутъ смотреть на меня съ презреніемъ, тогда какъ здесь, - здесь эта толстая шинель не помешала моему знакомству съ вами. .

«Напротивъ...» сказала княжна, покраснъвъ...

Въ это время они поравнялись со мной; я ударилъ плетью по лошади и вывхалъ изъ-за куста.

-Mon Dieu, un Circassien!.. - вскрикнула княжня въ ужасъ.

- Чтобы ее совершенно разувърить, я отвъчалъ по-французски, слегка

-Ne craignez rein, madame, -je ne suis pas plus dangereux que votre cavalier.

Княжна смугилась отъ этого отвъта. Вечеромъ того же дия Печоринъ встрътился съ Грушницкимъ на бульваръ.

«Откуда?»—Отъ княгини Лиговской,—сказалъ онъ очень важно.— Какъ Мери поетъ!—«Знаешь ли что?» сказалъ я ему: «я пари держу, что она не знаетъ, что ты юнкеръ; она думаетъ, что ты разжалованный.

-Быть можетъ! Какое мнъ дъло!.. сказалъ онъ разсъянно.

«Натъ, я только такъ это говорю...»

— A знаешь ли, что ты нынче ужасно ее ризсердилъ? Она нашла, что это неслыханная дерзость; я насилу могъ ее увърить, что ты не могъ имъть намъренія ее оскорбить; она говорить, что у тебя наглый взглядъ, что ты върно о себъ самомъ высокаго мнвнія.

«Она не ошибается... А ты не хочешь ли за жее вступиться?»

—Мнѣ жаль, что я не имъю еще этого права...

Oro! думалъ я: у него видно есть уже надежда...
—Впрочемъ, для тебя же хуже продолжалъ Грушницкій! теперь

тебъ трудно позпокомпться съ шими, а жаль: это одинъ изъ самыхъ пріятныхъ домовъ, какіе я только знаю... Я внутренно улыбнулся. «Самый пріятный домъ для меня теперь

мой», сказалъ я, зъвая, и всталъ, чтобы идти. -Однако признайся, ты раскапваенься?

«Какой вздоръ! если я захочу, то завтра же вечеромъ буду у

-- Посмотримъ.

«Даже, чтобъ тебъ сдълать удовольствіе, стану волочиться за княжной».

На балъ, въ рестораціи, Печоринъ услышалъ, какъ одна толстая дама, толкнутая княжною, бранила ее за гордость и изъявляла желаніе, чтебы ее проучили, и какъ одинъ услужливый драгунскій капитанъ, кавалеръ толстой дамы, сказаль ей, что "за этимъ дъло не станетъ". Печоринъ попросилъ княжну на вальсъ, и княжна едва могла подавить на устахъ своихъ улыбку торжества. Сделавши съ нею несколько туровъ, онъ завелъ съ нею разговоръ въ тонъ кающагося преступника. Хохотъ и шушуканье прервало этотъ разговоръ, -- Печоринъ обернулся: въ несколькихъ шагахъ отъ вего стояла группа мужчинъ, и, среди нихъ, драгунскій капитанъ потираль оть удовольствія руки. Вдругь выходить на середину пьяная фигура съ усами и красной рожей, невърными шагами подходить къ княжив и, заложивъ руки на спину, уставивъ на емущенную дівушку мутно-сірые глаза, говорить ей хриплымъ дискантомъ: "Пермете... ну, да что тутъ!... просто ангажирую васъ на мазурку ... Матери княжны не было вблизи; положение княжны было ужасно, она готова была упасть въ обморокъ. Печоринъ подошелъ къ пьяному господину и попросилъ его удалиться, говоря, что княжна дала уже ему слово танцовать съ нимъ мазурку. Разумъется, слъдствіемъ этой исторіи было формальное знакомство Печорина съ Лиговскими. Въ продолжение мазурки Печоринъ говорилъ съ кияжною и нашелъ, что она очень мило шутила, что разговоръ ся быль остеръ, безъ притязанія на остроту, живъ н свободенъ; ея замъчанія иногда глубоки.

Этоть разговорь быль программою той продолжительной интриги, въ которой Печоринъ игралъ роль соблазнителя отъ нечего делать; кинжна, какъ итичка, билась въ сетяхъ, разставленныхъ искусною рукою, а Грушпицкій попрежнему продолжаль вою інутовскую роль. Чамъ скучнае и несноснае становился онъ для княжны, тъмъ смълъе становились его надежды. Въра безпокоплась и страдала, замъчая, повыя отношенія Печорина къ Мери; но при мальйшемъ укоръ или намекъ должна была умолкать, покоряясь его обаятельной власти, которую опъ такъ тиранически употребляль

надъ нею. Но что же Печорипъ? пеужели онъ полюбилъ кияжну? - нътъ. Стало-быть, онъ хочетъ обольстить ee?- нътъ. Можетъ быть, жениться?-- ньтъ. Воть что онъ самъ говорить объ этомъ: "Я часто себя спрашиваю, зачёмъ я такъ упорио добиваюсь любви иолоденькой дівочки, которую обольстить я совствит не хочу и на которой никогда не женюсь? Къ чему это женское кокетство? Въра иеня любить больше, чамъ чижна Мери будеть любить когданибудь; если бъ она мнв казалась непобъдимой красавицей, то, можеть быть, я бы завлекся трудисстію предпріятія... Изъ чего же я хлопочу? изъ зависти къ Грушпцкому? Бъдняжка! онъ вовсе ся не заслуживаеть. Или это следствие того сквернаго, но непобедимаго чувства, которое заставляетъ насъ умножать сладкія заблужденія ближияго, чтобы имъть мелкое удовольствіе сказать ему, когда онъ въ отчаянін будеть спрашивать, чему онъ должень вършть: Мой другъ, со мной было то же самос! и ты видинь, однако, я объдаю ужинаю и силю преспокойна, и надъюсь, сумъю умереть безъ крика и слезъ!"

Потомъ онъ продолжаеть,—и туть особенно раскрывается его характеръ:

А вѣдь есть необъятное наслажденіе въ обладаніи молодой, едва распустившейся душой! Она какъ цвѣтокъ, котораго лучшій ароматъ вспаряется навстрѣчу первому лучу солнца; его надо сорвать въ ту минуту и, подышавъ имъ досыта, броенть на дорогѣ: авось кто-нибудь модниметъ! Я чувствую въ себѣ эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встрѣчаю на своемъ пути, я смотрю на страданія и радости другихъ только въ отношеніи къ себѣ, какъ на ищцу, подерживающую мои душевныя силы. Самъ я больше неспособънъ безумствовать подъвліяніемъ страсти; честолюбіе у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось въ другомъ видѣ, ибо честолюбіе есть не что иное, какъ жажда власти, а первое мое удовольствіе подчинять моей волѣ все, что меня окружаетъ; возбуждать къ себѣ чувство любви, преданности и страха не есть ли первый признакъ и величайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиною страданій и радости, не имѣя на то никакого положительнаго права, не самая ли это сладкая инща нашей гордостя? А что такое счасте? насыщенная гордость. Если бъ я почиталь себя лучше, могущественнѣе всѣхъ на свѣтѣ, я былъ бы счастливъ; если бъ всѣ меня любили, я въ себѣ нашелъ бы безконечные источники нобви. Зло порождаетъ зло; первое страданіе даетъ понятіе объ удовольствім мучить другого; пдея зла не можетъ войти въ голову человѣка безъ того, чтобы онъ не захотѣлъ приложить ее къ дѣйствительности; идеи—созданія органическія,— сказалъ кто-то:— ихъ рожденіе даетъ уже имъ форму, в эта форма есть дѣйствіе; тотъ, въ чьей головѣ родилось больше пдей, тотъ больше другихъ дѣйствіетъ; отъ этого геній, прикованный къ чиновническому столу, долженъ умереть или сойти съ ума, точно такъ же, какъ человѣкъ съ могучимъ тѣлосложеніемъ при спдячей жизни и скромъ поведеніи, умираетъ отъ апоплексическаго удара.

Такъ вотъ причины, за которыя бѣдная Мери такъ дорого должна поплатиться!... Какой страшный человѣкъ этотъ Печоринъ!

Потому что его бознокойный духъ требуетъ движенія, діятельность ищеть пищи, сердце жаждеть интересовь жизни, потому должна страдать бъдная дъвушка! "Эгоистъ, злодъй, извергъ, безиравственный человъкъ!"... хоромъ закричатъ, можеть быть, строгіе моралисты. Ваша правда, господа; но вы-то изъ чего хлопочете? за что сердитесь? Право, намъ кажется, вы пришли не въ свое мъсто, съди за столъ, за которымъ вамъ не поставлено прибора... Не подходите слишкомъ близко къ этому человъку, не нападайте па него съ такою запальчивою храбростію: онъ на васъ взглинеть, улыбнется, и вы будете осуждены, и на смущенныхъ лицахъ вашихъ всъ прочтутъ судъ вашъ. Вы предаете его анаоемъ не за пороки, въ васъ ихъ больше, и въ васъ они чернъе и позорнъе, -- но за ту смълую свободу, за ту желчную откровенность, съ которою онъ говорить о нихъ. Вы позволяете человъку делать все, что ему угодно, быть встыть, чтыть онъ хочеть, вы охотно прощаете ему и безуміе, и низость, и разврать: но, какъ пошлину за право торговли, требуете отъ него моральныхъ сентенцій о томъ, какъ долженъ человъкъ думать и дъйствовать, и какъ онъ въ самомъ-то дълъ и не думаетъ, и не дъйствуетъ... И зато ваше инквизиторское ауто-дафе готово для всякаго, кто имфетъ благородную привычку смотреть действительности прямо въ глаза, не опуская своихъ глазъ, называть вещи настоящими ихъ именами и показывать другимъ себя не въ бальномъ костюмъ, не въ мундиръ, а въ халатъ, въ своей комнать, въ уединенной бесъдъ съ самимъ собою, въ домашнемъ расчетъ съ своею совъстью... И вы правы: покажитесь передъ людьми хоть разъ въ своемъ позорномъ пеглиже, въ своихъ засаленныхъ ночныхъ колпакахъ, въ своихъ оборванныхъ халатахъ, людя съ отвращениемъ отвернутся отъ васъ, и общество извергнетъ васъ изъ себя. Но этому человъку нечего бояться: въ немъ есть тайное сознаніе, что онъ не то, чти самому себт кажется, и что онъ есть только въ настоящую минуту. Да, въ этомъ человекв есть сила духа и могущество воли, которыхъ въ васъ нътъ; въ саныхъ порокахъ его проблескиваетъ что-то великое, кокъ молнія въ черимхъ тучахъ, и онъ прекрасенъ, полонъ поэзів даже и въ тв минуты, когда человъческое чувство возстаетъ противъ него... Ему другое назначение, другой путь, чемъ вамъ. Его страсти-бури, очищающія сферу духа; его заблужденія, какъ ни страшны они, острыя бользии въ молодомъ тьль, укръпляющія его на долгую и здоровую жизнь. Это лихорадки и горячки, а не подагра, не ревматизмъ д геморрой, которыми вы, бъдные, такъ безплодно страдаете... Пусть

онъ клевещесть на вычные законы разума, поставляя высшее счастіє въ насыщенной гордости; пусть онъ клевещеть на человыческую природу, видя въ мей одинь эгоизмъ; пусть клевещеть на самого себя, принимая моменты своего духа за его полное развитіе и смышвая юность съ возмужалостію,—пусть!... Настанеть торжественная минута, и противорычіе разрышится, борьба кончится, и разрозненные звуки души сольются въ одинъ гармоническій аккордъ!... Даже и теперь онъ проговаривается и противорычить себь, уничтожая одною страницею всы предыдущія: такъ глубока его натура, такъ врожденна ему разумность, такъ силенъ у него инстинктъ истины! Послушайте, что говорить онъ тотчасъ послы того мыста, которое, выроятно, такъ возмущаеть моралистовъ:

Страсти не что иное, какъ идеи при первомъ своемъ развитии: онв принадлежность юности сердца, и глупецъ тотъ, кто думаетъ ими цвлую жизнь любоваться: многія спокойныя рвки начинаются шумными водопадами, а ни одна не скачетъ и не пвнится до самаго моря. Но это спокойствіе часто признакъ великой, хотя скрытой солы; полнота и глубина чувствъ и мыслей пе допускветь бышеныхъ порыновъ: душа, страдая и наслаждаясь, даетъ во всемъ себъ строгій отчетъ и убъждается въ томъ, что такъ должно; она знаетъ, что безъ грозъ постоянный зной солнца ее изсушитъ; она проникается своей собственной жизнью, лельетъ и наказываеть себя, какъ любимаго ребенка. Только въ этомъ высшемъ состояніи самопознанів человъкъ можетъ оцъишь правосудіе Божіе.

Но пока (прибавимъ мы отъ себя), пока человъкъ не дошелъ до этого высшаго состоянія самопознанія, —если ему назначено дойти до него, -- онъ долженъ страдать отъ другихъ и заставлять страдать другихъ, возставать и падать, падать и возставать, отъ заблужденія переходить къ заблужденію и отъ истины къ истинь. Всъ эти отступленія суть необходимые маневры въ сферв сознанія: чтобы дойти до мвста, часто надо дать большой крюкъ, совершить длинный обходъ, ворочаться съ дороги назадъ. Царство истины есть обътованная земля, и путь къ нейаравійская пустыня. Но, скажате вы, за что же другіе должны гибнуть отъ такихъ страстей и ошибокъ? А развъ мы сами не гибнемъ иногда какъ отъ собственныхъ, такъ и отъ чужихъ? Кто вышель изъ горнила испытаній чисть и светель, какъ золото, натура того-благородный металлъ; кто сгорълъ или не очистился, натура того — дерево или жельзо. И если многія благородныя натуры погибають жертвами случайности, разръшение на этотъ вопросъ даетъ религія. Для насъ ясно и положительно одно: безъ бурь нетъ плодородія, и природа изнываеть; безъ страстей и противор'вчій н'ять жизни, нътъ поэзіи. Лишь бы только въ этихъ страстяхъ и противорвчіяхъ была разумность и человічность, и ихъ результаты вели бы человъка къ его цъли, -- а судъ принадлежитъ не намъ: для

каждаго человъка судъ въ его дълахъ и ихъ слъдствіяхъ! Мы должны требовать отъ искусства, чтобы оно показывало памъ дъйствительность, какъ она есть, пбо какова бы она ин была, эта дъйствительность, она больше скажетъ намъ, больше паучить пасъ. чъмъ всъ выдумки и поученія моралистовъ...

Но скажуть, можеть быть, резонеры-зачемь рисовать картины возмутительныхъ страстей, вм'всто того, чтобы ил'виять воображеніе изображеніемъ кроткихъ чувствованій природы и любви, и трогать сердце и поучать умъ?—Старая ивсия, господа, такъ же етарая, какъ и "Выйду ль я на рвченьку, посмотрю на быструю"!.. Литература восьинаднатаго въка была по преимущиству моральною и разсуждающею, въ ней не было другихъ новъстей, какъ bontes moraux и contes philosophiques; однакожь эти нравственныя и философскія книги никого не исправили, и въкъ все-таки быль по преимуществу безиравственнымъ и развратнымъ. И это противоръчіе очень понятно. Законы правственности въ патуръ человъка, въ его чувствь, и потому они не противорьчать его даламь; а кто чувствуетъ и поступаетъ сообразно съ своимъ чутствомъ, тотъ мало говирить. Разумъ не сочиняеть, не выдумываеть законовъ правственности, по только сознаеть ихъ, принимая ихъ оть чувства, какъ данныя, какъ факты. И потому чувство и разумъ суть не противоръчащие, не враждебные другъ другу, но родственные, или, лучие оказать, тождественные элементы духа человъческаго. Но когда человъку или отказано природою въ прауственномъ чувствъ, или оно иснорчено дурнымъ воспитаніемъ, безнорядочною жизнію, тогда его разсудокъ изобрътаетъ свои законы правственности. Говоримъ: разсудокъ, а не разумъ, поо разумъ есть сознавшее себя чувство, которое даетъ ему въ себъ предметъ и содержание для мышления; а разсудокъ, лишенный дъйствительнаго содержанія, по необходимости, прибъгаетъ къ произволнымъ построеніямъ. Вотъ происхожденіе морали, и вотъ причина противоръчія между словами и поступками записныхъ моралистовъ. Для нихъ дъйствительность инчего не значить: они не обращаютъ инкакого винманія на то, что есть, и не предчувствуютъ его необходимости; они хлоночутъ только о томъ, что какъ должно быть. Это ложное философское начало нородило и ложное искусство еще задолго до XVIII въка, искусство, которое прображало какую-то небывалую дъйствительность, создавала какихъто небывалыхъ людей. Въ самомъ дъль, неужели мъсто дъйствія Корпелевскихъ и Расиновскихъ трагедій—земля, а не воздухъ, ихъ дъиствующія лица—люди, а не маріонетки? Припадлежатъ ли эти цари, герои, наперсники и въстники какому-пибудь въку, какойнибудь странь? говорилъ ли кто-нибудь отъ созданія міра языкомъ,
нохожимъ на ихъ 'языкъ?... Восьмнадцатый въкъ довелъ это разсудочное искусство до послъднихъ предъловъ пельпости: онъ только
о томъ и хлопоталъ, чтобы искусство шло павыворотъ дъйствительности, и сдълать изъ нея мечту, которая и въ нъкоторыхъ добрыхъ
старичкахъ пашего времени еще находитъ своихъ магическихъ витязей. Тогда думали быть поэтами, восиввая Хлой, Филлидъ, Дорисъ въ фижмахъ и мушкахъ, и Меналковъ, Деметовъ, Титировъ,
Миконовъ, Миртилисовъ и Мелибеевъ въ шитыхъ кафтанахъ;
восхваляли мирную жизнь подъ соломенною кровлею, у свътлаго
ручейка Ладона, съ милою подругою, невинною пастушкою,
въ то время, какъ сами жили въ раззолеченныхъ налатахъ, гуляли
въ стриженыхъ аллеяхъ, вмъсто одной пастушки имъли по тысясъ овечекъ
и для "доставленія себъ оныхъблагъ готовы были на всяческую...

въ то время, какъ сами жили въ раззолеченныхъ налатахъ, гуляли въ стриженыхъ аллеяхъ, вмѣсто одной настушки имѣли по тысясъ овечекъ и для доставленія себѣ оныхъблагъ готовы были на всяческую...

Нашъ вѣкъ гнушается этимъ лицемѣрствомъ. Онъ громко говоритъ о своихъ грѣхахъ, но не гордится ими; обнажаетъ свои кровавыя раны, а не прячетъ ихъ подъ ипщенскими лохмотьями притворства. Онъ понялъ, что сознаніе своей грѣховности есть первый шагъ къ спасенію. Онъ знаетъ, что дѣйствительное страданіе лучше мнимой радости... Для него польза и правственность только въ одной истинъ а истинъ въ сущемъ т о въ томъ ито есть лучие мнимой радости... Для него нольза и правственность только въ одной истинъ, а истина—въ сущемъ, т. е. въ томъ, что есть. Потому и искусство нашего въка есть воспроизведение разумной дъйствительности. Задача нашего искусства—не представить событія въ повъсти, романъ или драмъ, сообразно съ предположенною заранъе цълію, но развить ихъ сообразно съ законами разумной необходимости. И въ такомъ случаъ, каково бы ни было содержаніе поэтическаго произведенія, его впечатльніе па душу читателя будеть благодатно, и, слъдовательно, нравственная цъль достигнется сама собою. Намъ скажутъ, что безиравственно представлять ненаказаннымъ и торжествующимъ порокъ: мы противъ этого и не споримъ. нымъ и торжествующимъ порокъ: мы противъ этого и не споримъ. Но и въ дъйствительности порокъ торжествуетъ только внъшнимъ образомъ: онъ въ самомъ себъ носитъ свое наказание и гордою ооразомъ: онъ въ самомъ сеоъ носить свое наказание и гордою улыбкою только подавляеть внутрениее терзаніе. Такъ точно и нов'йшее искусство: оно показываеть, что судъ челов'ька—въ д'влахъ его; оно какъ необходимость, допускаетъ въ сеоъ диссонансы, пронаводимые въ гармоніи нравственнаго духа, но для того, чтобы показать, какъ изъ диссопанса снова возникаетъ гармонія, —черезъ то ли, что раззвучная струна снова настранвается или разрывается вслъдствіе ея своевольнаго разлада. Это міровой законъ жизни, а

следовательно, и некусства. Вотъ другое дело, если поэтъ захочетъ, въ своемъ произведении, доказать, что результаты добра и зла одипаковы для людей, -- оно будеть безправственно, но тогда уже оно и не будеть произведениемъ искусства, — и, какъ крайности сходятся, то оно, вмжете съ моральными произведеніями, составить одинь общій разрядъ пеноэтическихъ произведеній, нисанныхъ съ опредаленною цвлію. Далье мы изъ самаго разбираемаго нами сочиненія докажемъ, что оно не принадлежить ин къ темъ, ни къ другимъ и въ основанін своемъ глубоко-правственно. Но пора намъ обратиться

На отголоски Машука, въ верстъ отъ Пятигорска, есть провалъ. Въ одинъ день тамъ назначено было гулянье и родъ бала подъ открытомъ небомъ. Печоринъ спросилъ Грушницкаго, произведеннаго въ офицеры, пдетъ ли онъ къ провалу, и тотъ отвъчалъ, что ни за что въ свътъ не явится передъ кнжною, прежде нежели будеть готовъ его мундиръ, и просилъ его не предувъдомлять ее о его производствъ.

-Скажи мив однако, какъ твои двла съ нею?

Опъ смутплся и задумася: ему хотълось похвастаться, солгать—и было совъстно, а вмъстъ съ этимъ было стыдно признаться въ истинъ.

-Какъ ты думаешь, любитъ ли она тебя?

«Любитъ ли? Помилуй, Печоринъ, какія у тебя понятія? какъ можно такъ скоро? Да если даже она и любитъ, то порядочная женщина этого

--Хорошо! п, въроятно, по-твоему порядочный человъкъ долженъ тоже молчать о своей страсти?..

«Эхъ братецъ! На все есть манера; многое не говорится, отгадывается». — Это, правда... Только любовь, которую мы читаемъ въ глазахъ, ни къ чаму женщину не обязываетъ, тогда какъ слова .. Берегись, Грушницкій, она тебя надуваетъ...

«Она. » отвъчалъ опъ, поднявъ глаза къ небу и самодовольно улыбнувшись: «миъ жаль тебя, Печоринъ!»

Многочисленное общество отправилось вочеромъ къ провалу. Взбираясь на гору, Печоринъ подалъ руку княжив, и она не покидала ся въ продолжение всей прогулки. Разговоръ ихъ начался злословіемъ. Желчь Печорина изволновалась – и, начавши онъ кончилъ некрениею злостью. Снерва это забавляло княжну, а потомъ испугало. Она сказала ему, что лучше желала бы попасться подъ пожъ убійцы, чемъ ему на язычекъ. Онъ на минуту задумался, а потомъ, принявъ на себя глубоко-тропутый видъ, началъ жаловаться на свою участь, которая, по его словамъ, такъ жалка съ самаго его дътсва:

Всф читали на моемъ лицф признаки дурныхъ свойствъ, которыхъ не было, но ихъ предполагали-и они родились. Я былъ скроменъ-меня

обвиняли въ лукавствѣ: я сталъ скрытенъ. Я глубоко чувствовалъ добро и вло; никто меня не ласкалъ, всв оскорбляли – я сталъ злопомятенъ; я былъ угрюмъ-другія дѣти были веселы и болтливы; я чувствовалъ себя выше ихъ-меня ставили ниже: я сдёлался завистливъ Я былъ готовъ любить весь міръ, - меня никто не понялъ: и я выучился ненавидётъ. Моя безцвътная молодость протекла въ борьбъ съ собой и свътомъ: лучшія мои чувства, боясь насмъшки, я хоронилъ въ глубинъ сердца: они тамъ и умерли. Я говорилъ правду – мнъ не върили: я началъ обманывать; узнавъ хорошо свътъ и пружины общества, я сталъ искренъ въ наукъ жизни и видълъ, какъ другіе безъ искусств счастливы, пользуясь даромъ тъмп выгодами, которыхъ я такъ неутомимо добивался. И тогда въ груди моей родилось отчаяніе, — не то отчаяніе, которое лічать дуломъ пистолета, -но холодное, безсильное отчаяніе, прикрытое любезностью и добродушною улыбкой, я сделался нравственнымъ калекой: одна половина души моей не существовала, она высохла, испортилась, умерла, я ее отръзалъ и бросилъ, тогда какъ пругая шевелилась и жила къ услугамъ каждаго, и этого никто не зим'єтиль, потому что никто не зналь о существованім погибшей ея половины; но вы теперь во ми'є разбудили воспоминаніе о ней, и я вамъ прочелъ ея эпитафію. Многимъ всі вообще эпитафіи кажутся смешными; но мне неть, особенно когда вспомню, что подъ ними покоится Вирочемъ, я не прошу васъ разделять мое мижніе: если моя выходка вамъ кажется смъшна-пожалуйста, смъйтесь, предупреждаю васъ, что это меня не огорчитъ нимало.

Отъ души ли говорилъ это Печоринъ или притворялся?---Трудно решить определительно: кажется, что туть было и то, и другое. Люди, лоторые вечно находятся въ борьбе съ внешнимъ міромъ и съ самими собою, всегда недовольны, всегда огорчены и желчны Огорченіе есть постоянная форма ихъ бытія, и что бы ни поналось имъ на глаза, все служить имъ содержаніемъ для этой формы. Мало того, что они хорошо помнять свои истинныя страданія, они еще неистощимы въ выдумываніи небылыхъ. Вздумайте ихъ утьшать—они разсердятся; покажите имъ причины ихъ горестей въ настоящемъ ихъ свътъ — они оскорбятся. Помогите имъ бранить самихъ себя, взведите на нихъ небывалыя обиды жизни, отыщите небывалые недостатки и пороки въ ихъ характерѣ-вы нольстите имъ и выграете ихъ расположение. Если вы нонадете на человъка недостаточно глубокаго и сильнаго, - будьте осторожны: вы можете или оскоронть его самолюбіе такъ, что возбудите къ себъ его пенависть, или убить въ немъ всякую увъренность въ себя и возродить отчаяніе, — и тогда вамъ предстоитъ горькая и мучительно скучная роль утышителя и повъреннаго однъхъ и тъхъ же жалобъ. Если же это человькъ глубокій и сильный, - не бойтесь слишкомъ далеко зайти въ нанадкахъ на него и на жизнь: у него есть лазеечка изъ этой западни: "я дуренъ, но ведь и всь таковы". А вы знаете, что, но пословиць, при людяхъ и смерть не страшна,и какъ бы вы не представлялись себъ дурны, но если и лучшій изъ людей не лучше васъ,— ваше самолюбіе спассно. И вотъ почему

такіе дюди такъ пенстощимы въ самообвиненій: оно обращается имъ въ привычку. Обманывая другахъ, они прежде всего обманываютъ себя. Истипная или ложная причина ихъ жалобъ, ниъ все равно. и желчная горесть ихъ равно искрениа и пепритворна. Мало того: начиная леать съ сознаніемъ или начиная шутить-опи продолжають и оканчивають искреино. Они сами не знають, когда лучть и когда говорять правду, когда слова ихъ-воиль души или когда они-фразы. Это дълается у нихъ вмъсть и бользнио души, и привычкою, и безумствомъ, и кокетинчаньемъ. Во всей выходкъ Печорина вы замьчаете, что у него страждеть самолюбіе. Отчего родилось у него отчанніе?—Видите ли: онь узналь хороно свъть п пружины общества, сталъ искусенъ въ наукъ жизии и видъль, какъ другіе безъ искусства счастливы, пользуясь даромъ теми выгодами, котарыхъ опъ такъ неутомимо добивался. Какое мелкое самолюбіе! восклицаете вы Но не торопитесь вашимъ приговоромъ: онъ клевещеть на себя; повърьте мнъ, онъ и даромъ бы не взяль того счастья, которому завидоваль у этихъ другихъ и котораго добивался. Но княжив отъ этого было не легче: она все приняла за наличиую монету. Печоринъ не ошибся, сказавъ, что въ немъ два человъка: въ то время, какъ одинъ такъ горько жаловался ин на что, другой наблюдаль и за нимъ, и за кияжною, и воть что замвтиль за последнею:

Въ эту минуту я встрѣтилъ ея глаза: въ нихъ бѣгали слевы; рука ея, опир засъ на мою, дрожала, щеки пылали: ей было жаль меня!—Состраданіе, чувство, которому покоряются такъ легко всѣ желицины, впустило свош когти въ ея неопытное сердце. Во все время прогумы она была разсѣянна, ни съ кѣмъ не кокетничала,—а это великій призлакъ!.

Въдная Мери! Какъ систематически, съ какою разсчитанною точностию ведетъ ее злой духъ по пути погибели! Подошедиш къ провалу, всъ дамы оставили своихъ кавалеровъ, но опа не оставляла руку Нечерина; остроты тамошнихъ денди не смъщили ея; крутизна обрыва, у котораго опа стояла, не пугала ее, тогда какъ другія барыший нищали и закрывали глаза. На возвратномъ пути опа была разсвяна, грустна. "Любили ли вы?" спросилъ ее Нечоринъ: она пристально на него посмотръла, покачала головой и спова задумалась... Казалось, ей что-то хотъпось сказать, по она не знала, съ чего начать; грудь ея волновалась.— "Не правда ли, я была сегодия очень любезна?" — сказала она, при разставаный, съ принужденною улыбкою. Печоринъ, вмъсто ея, отвътиль самому себъ: "Она недовольна собой, она себя обвиняетъ въ холодности... о, это нервое, главное торжество! Завтра она захочеть вознаградить меня.

Я все это ужъ знаю наизусть—вотъ что скучно!"—Бѣдная Мери... Между тѣмъ, Вѣра мучилась ревностію п мучила ею Печорна. Она взяла съ него, слово уѣхатъ въ Кисловодскъ и нанять себѣ квартиру возл'в того дома, верхъ котораго она займетъ съ мужемъ, а низъ—княгиня Лиговская, которая сбирается туда еще черезъ нед'влю. Вечеръ того же для Печоринъ провелъ у Лиговскихъ и веселился, зам'вчая усп'вхи чувства въ княжи'ъ. В'вра все это вид'вла и страдала. Чтобы ут'вшить ее, онъ разсказалъ вслухъ исторію своей любви съ нею, разумъется, прикрывъ все вымышленными име-нами. "Я – говоритъ онъ—такъ живо изобразилъ мою нъжность, мон безпокойства, восторги; я въ такомъ выгодномъ свътъ выставиль ея поступки, характеръ, что она поневолъ должна была простить мнв мое кокетство съ княжною".

На другой день—балъ въ рестораціи. За полчаса до бала къ Печорину явился Грушницкій въ полномъ сіяніи армейскаго мундира. — Ты, говорять, эти дли ужасно волочился за моею княжною? — сказаль онъ довольно небрежно и не глядя на Печорина. "Гдъ намъ, дуракамъ, чай пить! " отвъчалъ тотъ. Затъмъ Грушницкій попросилъ у него духовъ; не смотря на замъчанія Печорина, чтоотъ него и такъ несеть розовою помадой, налилъ полсклянки за галстукъ, въ носовой платокъ и на рукава и заключилъ опасеніемъ, галстукъ, въ носовой платокъ и на рукава и заключилъ опасеніемъ, что ему придется начинать съ княжною мазурку, тогда какъ онъ не знаетъ почти ни одной фигуры. На вопросъ Печорина: "А ты звалъ ее на мазурку?" Онъ отвъчалъ, что нътъ, и поспъинлъ дожидаться ея у подъъзда. Разумъется, на балу бъдный Грушницкій разыгралъ, благодаря Печорину, очень смъиную роль. Княжна очень разсъянно его слушала и отвъчала насмъшками на его трагикомическія выходки. "Нътъ", говорилъ онъ, "лучше бы мнъ въкъ остаться въ этой презръниой солдатской шинели. которой, можетъ быть, я былъ обязанъ вашимъ впиманіемъ..." —Въ самомъ дълъ, вамъ шипель гораздо болъе къ лицу, — отвъчала княжна и, замътивъ подошедшаго къ нимъ Печорина, обратилась къ нему съ вопросомъ о его мнъніи объ этомъ предметь. "Я съ вами не согласенъ", отвъчалъ Печоринъ: "въ мундиръ онъ еще моложавъе". Этотъ злой намекъ на лъта мальчика, который хотълъ бы, чтобы на его лицъ читали слъды спльныхъ страстей, взбъсилъ Грушницна его лицъ читали слъды сильныхъ страстей, взоъсилъ Грушниц-каго: онъ топнулъ погою и отошелъ. Все остальное время онъ преслъдовалъ княжну: танцовалъ или съ нею, или vis-à-vis, вздыхалъ и надоъдалъ ей мольбами и упреками. Послъ третьей кадрили она ужъ его ненавидъла.

«Я этого не ожидаль отъ тебя», сказаль онъ, подойдя ко мнв и взявъ меня за руку.

- Yero?

«Ты съ нею тапцуешь мазурку?» спросиль онъ торжественнымъ голосомъ. «Она мив призналась...»

-Ну, такъ что жъ? а развѣ это секретъ?

«Разумфется... Я долженъ былъ этого ожидать отъ дфвченки.. отъ

кокетки.. Ужъ я отомицу!»

—Пеняй на свою шинель или на свои эполеты, а зачъмъ же обвинять ее? Чъмъ она виновата, что ты ей больше не нравишься?...

«Зачѣмъ же подавать надежды?»
—Зачѣмъ же ты надъялся?

Нечоринъ достигъ своей цвли: Грушницкій отошелъ отъ него съ чвмъ-то въ родь угрозы. Это его радовало и забавляло, но что же за радостъ бъсить добраго, пустого малаго, и для этого играть обдуманную роль, дъйствовать по обдуманному плану? Что это: слъдствіе праздности ума или мелкости души? Вотъ что думалъ объ этомъ онъ самъ, сбираясь на балъ:

Я шелъ медленно; мнѣ было грустно... Неужели,—думалъ я, мое единственное назначеніе — разрушать чужія надежды? Съ тѣхъ поръ, какъ я живу и дѣйствую, судьба какъ-то всегда приводила мния къ развязкъ чужихъ драмъ, какъ будто безъ меня никто не могъ бы ни умереть, ни прійти въ отчаяніе! Я былъ необходимое лицо интаго акта; невольно я разыгрывалъ роль палача или предателя Какую цѣль имѣла на это судьба?... Ужъ не назначенъ ли я ею въ сочинители мѣщанскихъ трагедій и семейныхъ романовъ или въ сотрудники поставщику повѣстей, напримѣръ, для «Библіотеки для Чтенія»?... Почему знать?... Мало ли людей, пачиная жизнь, думаютъ кончить ее, какъ Александръ Великій или лордъ Байропъ, а между тѣмъ цѣлый вѣкъ остаются титуля ными совѣтниками.

Мы нарочно выписали это мъсто, какъ одну изъ самыхъ характеристическихъ чертъ двойственности Исчорина. Въ самомъ дълъ, въ немъ два человъка: первый дъйствуетъ, второй смотритъ ча дъйствіе перваго и разсуждаеть о нихъ или, лучше сказать, осуждаетъ ихъ, потому что они дъйствительно достойны осужденія. Причины этого раздвоенія, этой ссоры съ самимъ собою, очень глубоки, и въ нихъ же заключается противоръчіе между глубокостію натуры и жалкостію дъйствій одного и того же человъка. Ниже мы коснемся этихъ причинъ, а пока замътимъ только, что Печоринъ, ошибочно дъйствую, еще ошибочные судить себя. Онъ смотрить на себя, какъ на человька вполив развившагося и опредылившагося: удивительно ли, что и его взглядъ на человъка вообще мраченъ, желченъ и ложенъ?... Опъ какъ будто не знаетъ, что есть эпоха въ жизии человъка, когда ему досадно, зачемъ дуракъ глунъ, подлецъ – инзокъ, зачемъ толна пошла, зачъть на сотню илстыхъ людей едва встрътищь одного порядочнаго человъка... Опъ какъ будто не знастъ, что есть такія нылкія и сильныя души, которыя, въ эту эпоху семейной жизии,

находять неизъяснимое наслаждение въ сознании своего превосходства, метять посредственности за ея ничтожность, вившиваются въ ея расчеты и дъла, чтобы мъшать ей, разрушая ихъ... Но еще болье, онъ какъ будто бы не знаетъ, что для нихъ приходитъ другая эпоха жизни-результать первой, когда они или равнодушно на все смотрять, не сочувствуя добру, не оскорбляясь зломъ, или увъряются, что въ жизни и зло необходимо, какъ и добро, что въ армін общества челов'вческаго рядовых всегда должно быть больше, чьмъ офицеровъ, что глупесть должна быть глупа, потому что она имуность, а подлость подла, потому что она подлость, и они оставляють ихъ идти своею дорогою, если не видять отъ нихъ зла или не видять возможности помещать ему, и повторяють про себя, то съ радостною, то съ грустною улыбкою: "и все то благо, все добро!" Увы, какъ дорого достается уразумение самыхъ простыхъ истинъ!... Печоринъ еще не знаетъ этого, и именно потому, что думаетъ, что все знаетъ.

Позабавившись падъ Грушницкимъ, онъ позабавился и падъ княжною, хотя совсъмъ другимъ образомъ.

Я два раза пожалъ ея руку... во второй разъ она ее выдернула не говоря ни слова.

- Я дурно буду спать эту ночь, - сказала она мнѣ, когда мазурка

кончилась.

«Этому виноватъ Группицкій».

-0, нътъ!-И лицо ея стало такъ задумчиво, такъ грустно, что я

далъ себъ слово въ этотъ вечеръ непремънно поцъловать ея руку

Стали разъвзжаться. Сажая княжну въ карету, я быстро прижалъ ея меленькую ручку къ губамъ своимъ. Было темно, и никто не могъ того видать.

Я возвратился въ залу очень довольный собою.

Съ этого времени исторія круто поворотилась и изъ комической начала переходить въ трагическую. Досель Печоринъ съялътеперь настаетъ время пожинать ему плоды посъянннаго. Мы думаемъ, что въ этомъ и должна заключаться истинная нравственность ноэтическаго произведенія, а не въ пошлыхъ септенціяхъ.

Трушницкій наконець поняль, что онь одурачень, но висто того, чтобы въ самомь себ'в увид'єть причину своего позора, онь увид'єль ее въ Печорин'є. Къ нему присталь драгунскій капитань и вс'в другіе, которыхъ оскорбляло превосходство Печорина,—и противъ Печорина начала составляться враждебная партія; но онъ не испугался, а обрадовался этому, увид'євь новую пищу для своей праздной д'єятельности... "Очень радъ; я люблю враговъ, хотя не по-христіански. Они меня забавляютъ, волнуютъ мнѣ кровь. Быть всегда на стражъ, ловить каждый взглядъ, значеніе каждаго слова,

угадывать намфреніе, притворяться обманутымъ и вдругъ одинмъ толчкомъ опрокинуть все огромное и миоготрудное зданіе ихъ хитростей и замысловъ—вотъ что я называю жизнію!" —Ошибочное названіе! —восклицаете вы, —и согласны съ вами: но сила всегда останется силою и всегда будетъ полна поэзіи, всегда будеть восхищать и удивлять васъ, хотя бы она дъйствовала и деревяннымъ мечомъ, вмъсто булатнаго... Есть люди, въ рукахъ которыхъ и простая налка опаснъе, чъмъ у иныхъ шпага. Исчоринъ изъ такихъ людей...

На другой день Въра уъхала съ мужемъ въ Кисловодскъ. Печоринъ винитъ ее самое въ причинъ ея жалобъ на него: она отказываетъ ему въ свиданіи наединъ. "Авось—говорить онъ—ревность сдълаетъ то, чего не могли мои просьбы". Вечеромъ онъ заходилъ къ Лиговскимъ и не видалъ кияжны—она больна. Возвратясь домой, онъ замѣтилъ, что ему чего-то недостаетъ. "Я не видалъ ее! Она больна! Ужъ не влюбился ли я въ самомъ дълъ?. Какой вздоръ!"—Видите ли: какъ увлекательна эта игра въ увлечене, какъ легко, увлекая другихъ, увлечься и самому!. Какъ ни старается Нечоринъ выставить себя холодиымъ обольстителемъ безъ всякой иъли, но отъ нечего дълатъ; одиако для насъ его холодность очень подозрительна. Конечно, это еще не любовь, по въдъ трудно разбиратъ и различатъ свои ощущенія: собственное сердце всякаго есть самый извилистый, самый темиый лабиринтъ... На другой день онъ засталъ ее одну. Она была блъдиа и задумчива. "Вы на меня сердитесь?" Она заплакала и закрыла лицо руками. "Что съ вами?"—Вы меня не уважаете!.. отвъчала она. Онъ ей сказалъ что-то въ родъ извиненія и тщеславной загадки насчетъ своего характера— и вышелъ; но, уходя, слышалъ, какъ она илакала. Въдная дъвушка! стръла такъ глубоко вошла въ ея сердце, что дъло не межетъ кончиться хорошо!.. Въ тотъ же день Печоринъ узналъ отъ Вернера, что ходятъ слухи, будто онъ женится на кияжиъ...

Наконецъ дъйствіе перепосится въ Кисловодскъ. Однажды многочисленная кавалькада отправилась смотръть Кольцо—скалу, образующую ворота, верстахъ въ трехъ отъ Кисловодска. Когда, на возвратномъ пути, переъзжали черезъ Подкумокъ, у кияжны закружилась голова, оттого что она смотръла въ воду, — Мнъ дурно! — проговорила она слабымъ голосомъ. Нечорипъ обвилъ рукою ся гибкій стапъ, щека ся почти касалась его щеки, отъ нея въяло иламенемъ... "Что вы со мной дъласте? Боже мой!.." говорила она; но онъ не обращалъ винманія на ся слова—и губы его коспулнсь

оя щеки... Вывхавъ на берегъ, всв пустились рысью, княжна пріостановила свою лошадь, и они онять повхали позади всвхъ. Послв долгаго малчанія, умышленнаго со стороны Печорина, она наконецъ сказала голосомъ, въ которомъ были слезы:

—Или вы меня презираете, или очень любите! Можетъ быть, вы хотите посмъяться надо мною. возмутить мою душу и потомъ оставить... Это было бы такъ подло, такъ низко, что одно предположеніе... О, нътъ! не правда ли,—прибавила она голосомъ нъжной довъренности:—не правда ли, во мнъ нътъ ничего такогб, чтобы исключало уваженіе? Вашъ дерзкій поступокъ я должна вамъ его простить, потому что позволила. Отвъчайте, говорите же я хочу слышать вашъ голосъ!

Въ послъднихъ словахъ было такое женское нетеривніе, что я невольно улыбнулся: къ счастію, начинало смеркаться. Я ничего не отвівчалъ.

—Вы молчите?—продолжала опа:—вы, можетъ быть, хотите, чтобы я первая сказала вамъ, что я васъ люблю?..

Я молчалъ.

—Хотите ли этого?—продолжала она, быстро обратясь ко мит. Въ ръшительности ея взора и голоса было что-то страшное...

«Зачымь?» отвычаль я, пожавь плечами. Она ударила хлыстомь свою лошадь и пустилась во весь духь по узкой, опасной дорогь; это произощло такъ скоро, что я едва могъ ее догнать, и то, когда ужъ она присоединилась къ остальному обществу. До самаго дома она говорила и смылась поминутно; въ ея движенияхъ было что то лихорадочное; на меня не взглянула ни разу. Всы замытили эту пеобыкновенную веселость и княгиня внутренно радовалась, глядя на свою дочку; а у дочки просто нервическій припадокъ: она проведеть ночь безъ сна и будеть плакать. Эта мысль мин доставляеть пеобъятное наслажденіе: есть минуты, когба я понимаю вампира!. а еще слыту добримь малымь и добиваюсь этого названія.

Что такое вся эта сцена? Мы понимаемъ ее только, какъ свидътельство, до какой степени ожесточения и безнравственности можетъ довести человъка въчное противоръче съ самимъ собою, въчно неудовлетворяемая жажда истинной жизни, истиниаго блаженства; но послъдней черты ея мы ръшительно не понимаемъ... Она кажется намъ преувеличенемъ, умышленною клевотою на самого себя, чертою изысканною и патянутою; словомъ, намъ кажется, что здъсь Печоринъ впалъ въ Грушницкаго, хотя и болъе страшнаго, чъмъ смъшного... И. если мы не ошибаемся въ своемъ заключении, это очень понятно: состояние противоръчия съ самимъ собою необходимо условливаетъ большую или меньшую изысканность и натянутость въ положенияхъ...

Возвращаясь домой слободкою, Печоринъ услышалъ изъ одного дома нестройный говоръ и шумные крики. Онъ слъзъ съ коня и сталъ подслушивать. Говорили о немъ. Драгунскій капитанъ кричалъ, что его надо проучить, что эти нетербургскіе слетки зазнаются, пока ихъ не ударишь по носу; что Печоринъ думаетъ, что онъ только одинъ и жилъ въ свътъ, оттого, что носитъ всегда чистыя перчатки и вычищенные сапоги, и что онъ долженъ быть

трусъ. Грушпицкій подтвердиль достовъренность послъдияго предположенія, выдумавъ какое-то происшествіе, въ которомъ будто бы Нечоринъ сыгралъ передъ нимъ не слишкомъ выгодную для своей чести роль. Почтенная компанія поджигаєть Грушпицкаго—нмя княжны упоминаєтся. Впрочемъ, драгунскій капитанъ хочетъ только позабавиться падъ Печоринымъ, заставить его обпаружить свою трусость. Онъ предлагаєтъ Грушницкому вызвать его на дуэль, а себъ предоставляєть поставить ихъ въ шести шагахъ и въ пистолеты не положить пуль.

Я съ трепетомь ждалъ отвъта Грушницкаго; холодиая влость овладъла мною при мысли, что если бъ не случай, то я могъ бы сдълаться посмънищемъ этихъ дураковъ. Если бъ Грушницкій не согласился, я бросился бъ ему на шею. Но послъ изкотораго молчанія онъ всталъ съ своего мъста, протянулъ руку кашитану и сказалъ очень важно: «хорошо, я согласенъ».

Поутру Печоринъ встрътилъ княжну у колодца. Это свиданіе было страшною развязкою пустой и инчтожной драмы, которая предшествовала другой драмъ, не менъе пустой и ничтожной въ сущности, по еще съ болъе страшною развязкою.

«Вы больны?» сказала она, пристально посмотрѣвъ па меня.

-Я не спадъ ночь.

«И я также . я васъ обвиняла... можетъ быть, напраспо?—Но объяснитесь я могу вамъ простить все...»

—Все ли?

«Все.. только говорите правду.. только скорфе... Видите ли, я много думала, стараясь объяснить, оправдать ваше поведение: можетъ быть, вы боитесь препятствий со стороны моихъ родныхъ.. это ничего: когда они узнаютъ... (ея голосъ задрожалъ) я ихъ упрошу. Или ваше собственное положение... но знайте, что я всфмъ могу пожертвовать для того, котораго люблю.. О, отвъчайте скорфе, сжальтесь: вы меня не презпраетс; не правдали?»

Она схватила меня за руку.

Княгиня шла впереди насъ съ мужемъ Въры и ничего не видала: по насъ могли видъть гуляюще больные, самые любонытные силетинки изъ всъхъ любонытныхъ, и я быстро освободилъ свою руку отъ ея страстнаго пожатія.

—Я вамъ скажу всю истипу, отвъчалъ я княжит: не буду оправдываться, ин объяснять своихъ поступковъ: я насъ не любяю.

Ея губы слегка побл'ёдн'ёли... «Оставьте меня», сказала опа едва внятно... Я пожалъ плечами, повернулся и ушелъ.

На этотъ разъ Печоринъ списходительнѣе къ намъ: онъ приподиялъ тапиственное покрывало, которымъ облекъ свое сатанинское величіе, и очень просто, хотя и прекрасною прозою, объяснилъ причину этой сцены, какъ бы желая оправдатъся въ ней. Опъ говоритъ, что какъ бы страстно ни любилъ онъ женщину, по какъ скоро она дасть ему почувствовать, что опъ долженъ на ней жениться—прости любовь!... Этотъ страхъ лишиться постылой и ни для чего не нужной ему свободы онъ приппсываетъ предсказанію старушки, которая, когда еще онъ былъ ребенкомъ, гадала про него его матери и предрекла ему смерть отъ злой жены... Нѣтъ, это все не то!... Печоринъ не любилъ княжны: онъ оскорбилъ бы самого себя, если бы назвалъ любовью легонькое чувство, возбужденное его собственнымъ кокетствомъ и самолюбіемъ. Потомъ: бракъ есть дѣйствительность любви. Любить истинно можетъ телько вполнѣ есть действительность любви. Любить истинно можеть телько вполнё созрѣвшая душа, и въ такомъ случать любовь видить въ бракт свою высочайшую награду и, при блескт втыца, не блекнеть, а пышитье распускаетъ свой ароматный цвть, какъ при лучахъ солнца. Всякое чувство действительно въ отношени къ самому себъ, какъ выражение моментальнаго состояния духа: и первая любовь едел проснувшейся для жизни души отрока имъетъ свою поэзио и свою ист чу; но, будучи действительна по своей сущности, она совершенно призрачна по своей формъ и въ сравнении съ любовью возлужавниято неловъм всть то же исто приврачно действительна по шаго человъка есть то же, что первое безсвязное лепетаніе млад чца въ сравнени съ разумною рѣчью мужа. Это больше потребность любви, чѣмъ самая любовь, и потому она обращается на первый предметъ, способный поразить юную фантазію истиннымъ или мнимымъ сходствомъ съ ен идеаломъ, и такъ же скоро погасаетъ, какъ п вспыхиваетъ. Такая любовь можеть много разъ повториться въ жизни человъка; она или ненавидитъ бракъ и отвращается его какъ пден, профанирующей ея идеальность, пли представляетъ высочайшимъ блаженствомъ и стремится къ нему только до з .ъ. поръ, пока онъ не предстанеть къ ней своимъ строго-испытуют аъ, недовърчиво суровымъ взоромъ: тогда бъдная любовь поту детъ передъ нимъ свои глаза, какъ ребенокъ, застигнутый въ лости строгимъ гувернеромъ... Да, бракъ есть гибель такой бви, и строгимъ гувернеромъ... Да, бракъ есть гибель такой бви, и вотъ почему такъ много бываетъ "несчастныхъ браковъ г обви"... Только дъйствительное чувство не боится своего осуш ленія, не трепещетъ своей повърки; только дъйствительность с , смотритъ въ глаза дъйствительности, не потупляя своихъ гла . И неужели Печоринъ, этотъ человъкъ, столь глубокій и могу могъ почесть свое чувство къ княжнъ дъйствительнымъ и япъся, что ея намекъ о бракъ такъ же легко уничтожилъ егс ство, какъ видъ лозы уничтожаетъ ръзвость ребенка?... Нътъ, изъ всего этого опять-таки видно только одно, что Печоринъ еще рано почелъ себя допившимъ до дна чашу жизни, тогда какъ онъ еще и не сдулъ порядочно ея кипящей иъны... Повторяемъ: онъ еще не знаетъ самаго себя, и если не должно ему всегда върить, когда онъ оправдываетъ себя, то еще менѣе должио ему вѣрить, когда онъ обвиняетъ себя или приписываетъ себѣ разныя нечеловѣческіе свойства и пороки. Но вишить ли его за это?—Впните. если въ глазахъ вашихъ юноша виноватъ тѣмъ, что онъ молодъ, а старецъ тѣмъ, что онъ старъ! Есть люди, въ которыхъ потребность жизни такъ сильна, что составляетъ ихъ мученіе до тѣхъ поръ, пока не удовлетворится,— и есть люди, которые долго живутъ и умираютъ неудовлетвореные, ибо дѣйствительны только иотребности, а удовлетвореніе всегда зависитъ отъ случая, который такъ же можетъ сбыться, какъ и можетъ не сбыться. И вотъ, когда такіе люди бросаются всюду, ища удовлетворенія, и не находятъ его,— ихъ отчаяніе порождаетъ клеветы на вѣчные законы разумной дѣйствительности; но они правы предъ самими собою въ этихъ клеветахъ, хотя и неправы предъ дъйствительностію. Можпо ли винить ихъ за несчастіе? Можно ли винить ихъ за то, что они съ такою жадностію бросаются на все, что волнуетъ душу призраками блаженства? Не всѣ же родятся съ этимъ апатическимъ благоразуміемъ, источникъ котораго—гнилая и мертвая натура...

Въ Кисловодскъ прібхалъ фокусникъ. Разумбется, на водахъ нельзя презирать никакимъ родомъ развлеченія.—и на первое представленіе всѣ бросились. Сама княгиня Лиговская, не смотря на то, что дочь ся была больна, взяла билетъ. Печоринъ получилъ отъ Вѣры записку, которою она назначала ему всвиданіе въ 9 часовъ вечера, извѣщая его, что мужъ ся уѣхалъ въ Иятигорскъ до утра слѣдующаго дня, а людямъ, какъ сноимъ, такъ и Лиговскихъ, она раздала билеты. Повертѣвшись на представленіи замѣтивъ въ заднихъ рядахъ лакеевъ и горичныхъ Вѣры и княгини, Иечоринъ отиравился на свиданіе.

На дворъ было темно. Вдругъ Печорину показалось, что кто-то пдетъ за пимъ. Изъ предосторожности онъ обошелъ вокругъ дома, будто гуляя. Проходя мимо оконъ княжны, онъ снова услышалъ за собою шаги,—и человъкъ, завернутый въ шинель, пробъжалъ мимо иего. Печоринъ бросился на темную лъстницу— дверь отворилась, и маленькая ручка охватила его руку...

Около, двухъ часовъ пополуночи, Печорипъ спустился изъ окиа, съ верхияго балкона на пижній, посредствомъ двухъ связанныхъ шалей. У княжны горълъ огонь и что-то толкнуло Печорипа къ окиу. Влагодаря не совсъмъ задершутому занавъсу, вотъ что увидалъ онъ: Мери сидъла на своей постели, скрестивъ на колъняхъ руки;

ея густые волосы были собраны подъ ночнымъ чепчикомъ, общитымъ кружевами; большой пунцовый платокъ покрывалъ ея бълыя плечики, и маленькая ножка пряталась въ пестрыхъ персидскихъ туфляхъ. Она сидъла неподвижно, опустивъ голову на грудь; передъ нею на столикъ была раскрыта книга, но глаза ся, неподвижные и полные неизъяснимой грусти, казалось, въ сотый разъ пробъгали одну и ту же страницу, тогда какъ мысли ся были далеко...

Какъ много говорять эти немногія и простыя строки! Какую длинную и мучительную повѣсть оскорбленнаго женскаго достониства, оскорбленной женской любви, затаенныхъ страданій и холодножгучаго отчаянія разсказывають онѣ?.. Бѣдная Мери!..

Въ эту минуту кто-то шевельнулся за кустомъ; Печоринъ спрыгнулъ съ балкона на землю, и невидимая рука схватила его за илечо!... "Ага! " сказалъ грубый голосъ: "попался... Будешь у меня къ княжнамъ ходить ночью!... "—Держи его крѣпче! — закричалъ другой голосъ — и Печоринъ узналъ Грушпицкаго и драгунскаго капитана. Сильнымъ ударомъ по головъ сшибъ опъ послъдняго и бросился въ кусты. "Воры! караулъ! " кричали преслъдователи; раздался ружейный выстрълъ, и дымящійся пыжъ упалъ почти къ ногамъ Печорина. Черезъ минуту онъ былъ уже дома и лежалъ, раздътый, въ своей постели. Едва человъкъ его успълъ запереть на замокъ дверь, какъ драгунскій капитанъ и Грушпицкій начали стучаться, крича: "Печоринъ! вы спите? здъсь вы "?—Силю, — отвъчаль онъ имъ сердито. "Вставайте! — воры... черкесы... "— У меня насморкъ, боюсь простудиться.

Они ушли. Между тыть сдылалась тревога. Изъ крыпости прискакаль казакъ. Все зашевелилось, начали искать черкесовъ, и на другой день всы были убыждены въ ночномъ нападении черкесовъ. На другой день утромъ Печоринъ встрытился у колодиа съ мужемъ Выры, съ которымъ и ношель въ ресторацію завтракать. Добрый старикъ разсказываль ему о страхахъ жены своей въ прошлую ночь. "Надобно жъ, чтобъ это случилось именно тогда, какъ я въ отсутствіи!" говорилъ онъ. Они усылись завтракать у двери, ведущей въ угловую комнату, гдъ находилось человыкъ десять молодежи, въчислы которой былъ и Грушницкій. Итакъ, судьба снова доставила Печорину случай послушать Грушницкаго. Этотъ послыдній за тайну открываль обществу, что причиною ночной тревоги были не черкесы, а одинъ человыкъ, имя котораго онъ долженъ утанть и который быль у княжны. "Какова княжна?" заключиль онъ: "а? Ну,

ужъ признаюсь, московскія барышни! послѣ этого чему же можно вѣрить? Мы хотѣли его схватить; только онъ вырвался и, какъ заяцъ, бросился въ кусты; тутъ я по немъ выстрѣлилъ". Замѣтивъ, что ему никто не вѣрилъ, опъ сталъ увѣрять честнымъ словомъ въ справедливости разсказаннаго имъ и, наконецъ, даже изъявилъ готовность назвать виновника исторіи.

-Скажи, скажи, кто жъ онъ! раздалось со всъхъ сторонъ.

«Печоринъ», отвъчалъ Грушницкій.

Въ эту минуту онъ поднялъ глаза – я стоялъ въ дверяхъ противъ него; онъ ужасно покраснълъ. Я подошелъ къ нему п сказалъ медленно и виятно:

—Мнѣ очень жаль, что я вошелъ послѣ того, какъ вы уже дали честное слово въ подтвержденіе самой отвратительной клеветы. Моє присутствіе пъбавило бы васъ отъ лишней подлости.

Грушницкій вскочиль съ своего м'вста и хот'вль разгорячиться. Нечоринь, разум'вется, сталь требовать онъ него, чтобы онъ отказался отъ своихъ словъ. Грушницкій сталь передъ шимъ, потушивъ глаза, въ спльномъ волненіи; но борьба сов'всти съ самолюбіемъ была непродолжительна, т'вмъ бол'ве, что драгунскій капитанъ толкнуль его локтемъ: не подымая глазъ на Печорина, спова подтвердиль онъ ему истину своего обвиненія. Печоринъ отвелъ капитанъ и переговорилъ съ нимъ. На крыльц'ь рестораціи мужъ В'вры схватилъ его за руку съ чувствомъ, похожимъ на восторгъ, называль его благородн'вйшимъ челов'вкомъ, а Грушницкаго подлецомъ, в изъявлялъ свою радость, что у него н'втъ дочерей... Б'вдный мужъ!..

Оттдуда Печоринъ пошелъ къ Вернеру, разсказалъ ему все и попросиль въ свои секунданты. Черезъ часъ Верперъ пришелъ къ нему, уже переговоривши съ драгунскимъ капитаномъ. "Противъ васъ точно есть заговоръ, сказалъ онъ ему. Пока Вернеръ сиималь въ передней калоши, онъ быль свидътелемъ жаркаго спора капитана съ Грушницкимъ, изъкотораго понялъ что Грушницкій не соглашался дурачить Печорина, но требоваль, какъ обиженный, ръшительной дуэли. Переговоры Вернера съ кинитаномъ порвинлись на томъ, чтобы мъстомъ дуэли было глухое ущелье верстахъ въ ияти отъ Кисловодска и чтобы стръляться на другой день въ четыре часа утра, въ шести шагахъ, а убитаго-на счетъ черкесовъ. Затьмъ Верперъ сообщилъ свое подозръпіе, что канитанъ намеренъ положить нулю только въ пистолеть Грушницкаго, и спросилъ Печорина, должно ли имъ показать, что они догадались, на что последній решительно не согласился, говоря, что онъ и безъ того разстроитъ ихъ планы.

Вечеромъ къ Печорину приходилъ лакей съ приглашениемъ отъ княгини, но онъ сказался больнымъ. Всю ночь онъ не спалъ, оть княгини, но онъ сказалея обльнымь. Всю ночь онъ не спаль, въ головъ его пробъгали мысли за мыслями. Отъ угрозъ Грушниц-кому, котораго онъ почиталъ върною жертвою своею, онъ перешелъ къ мысли о непостоянствъ счастія, которое доселъ неизмънно служило ему. "Что жъ", думалъ онъ: "умереть такъ умереть! потеря для міра небольшая; да и мив самому порядочно ужъ скучно. Я—какъ человькъ, зъвающій на баль, который не вдеть спать тольго потому, что еще нътъ его кареты. Но карета готова... Прощайте!.." Затьмъ онъ обращается на всю жизнь свою, и ему невольно приходить въ голову вопросъ о цели его жизни. "Зачемъ я жилъ? для какой цъли я род год? А върно она сущетвовала, и върно было мнъ назначение высоке, потому что я чувствую въ душъ моей силы необъятныя... Но ч не угадалъ этого назначения, увлекся приманками страстей пустыль и неблагодарныхъ; изъ горипла ихъ я вышель твердь и холодень, чть жельзо, но утратиль навъки пыль благородныхъ стремленій—лучшій цвъть жизни!.. "

Поучительная немая беседа съ саминъ собою человека, который завтра готовится быть или убитымъ, или убійцею!.. Мысль невольно обращается на себя, п сквозь мглу предразсужденій и умышленныхъ софизмовъ блеститъ лучъ ужасной истипы... Но ръщеніе принято, шагъ сделанъ, и возврата нетъ: само общество, которое смотрить на кровавыя сделки, какъ на безнравственность, само общество, противореча себе, запрещаеть этоть возврать своимъ насмъшливо-презрительнымъ взглядомъ, своимъ недвижно-остановившимся на жертвъ перстомъ... Кровавая развязка дъла доставляетъ ему средства читать себъ для другихъ нравоученія, произнести ближнему, приговоръ и надавать ему позднихъ совътовъ; отступление лишаетъ его занимательнаго анекдота, прекраснаго случая къ развлеченію на чужой счетъ. Что жъ тутъ дълать? разумъется, идти впередъ, а чтобы вниканіе въ себя и въ сущность дъла не лишило смълости, закрыть глаза на истину, и объими руками ухватиться за первый представившійся софизмъ, котораго ложность самому очевидна... Печоринъ такъ и сдълалъ; онъ ръшилъ, что не стоитъ труда жить, и онъ правъ передъ собою или, по крайней мъръ, не виноватъ передъ тъми строгими судьями чужихъ поступковъ, которые сами не участвують въ жизни, но на живущихъ смотрятъ, какъ зрители на актеровъ, то аплодируя, то шикая... Не смотря на тайное безпокойство, мучившее Печорина, онъ

не только имълъ силы заставить себя взяться за романъ Вальтеръ-

Скотта "Шотландскіе Пурптане", но еще и увлечься волшебнымъ

Когда разсвило, онъ посмотрился въ зеркало: тусклая блидность покрывала лицо его, хранившее слиды мучительной безсонницы: по глаза, хотя окруженные коричневою тинью, блистали гордо и неумолимо. "Я, говорить онъ, остался доволень собою". Купанье въ Нарзани сдилало его совершенно свижимъ и бодрымъ. Возвратясь съ купанья, онъ нашелъ у себя Верпера. Они сили на лошадей и побхали. Тутъ слидуетъ мимоходомъ краткое, полное поэзіи описаніе прекраснаго кавказскаго утра.

Они Зхала молча.

Написали ли вы свое завъщание? – вдругъ спросилъ Верперъ.

«HTTb».

-А если будете убиты?

«Наслѣдники отыщутся сами».

—Неужели у васъ нѣтъ друзей, которымъ бы вы хотѣли послать послѣднее прости? ..

Я покачалъ головой.

--Неужели пѣтъ женщины, которой вы хотѣли бы оставить чтонябудь на память?...

«Хотите ли, докторъ», отвъчалъ я ему, «чтобъ я раскрылъ вамъ мою душу?... Видите ли: я выжилъ изъ тъхъ лътъ, когда умираютъ, произнося имя своей любезной и завъщая другу клочекъ напомаженныхъ волосъ. Думая о близкой и возможной смерти, я думаю объ одномъ себъ; иные не дълаютъ и этого. Друзья, которые завтра меня забудутъ или, хуже, взведутъ на мой счетъ Богъ знаетъ какія небылицы; женщины, которыя, обнимая другого, будутъ смъяться надо мною, чтобъ не возбудить въ немъ ревности къ усошиему, Богъ съ нимя. Изъ жизненной бури я вынесъ только иъсколько идей и ня одного чувства. Я давно ужъ живу не сердцемъ, а головою. Я взвъшиваю, разбираю свои собственныя страсти и поступки съ строгимъ любопытствомъ, но безъ участія. Во мнъ два человъка: одинъ живетъ въ полномъ смыслъ этого слова, другой мыслитъ и судитъ его; первый, можетъ быть, чрезъ часъ простится съ вами и міромъ навъки, а второй. второй? ..»

Это признаше обнаруживаеть всего Печорина. Въ немъ нѣтъ фразъ, и каждое слово искренио. Везсознательно, по вѣрно выговорилъ Печоринъ всего себя. Этотъ человѣкъ не пылкій юноша, который гопяется за впечатлѣніями и всего себя отдаетъ первому изъ нихъ, пока оно не изгладится, и душа не запросить поваго. Нѣтъ, онъ вполнъ пережилъ юношескій возрасть, этотъ періодъ романтическаго взгляда на жизнь; онъ уже не мечтаетъ умереть за свою возлюбленную, произпося ея имя и завѣщая другу локонъ волосъ, не принимаетъ слова за дѣло, порывъ чувства, хотя бы самаго возвышеннаго и благороднаго, за дѣйствительное состояніе души человѣка. Онъ много перечувствовалъ, мпого любилъ и по опыту зпаетъ, какъ непродолжительны всѣ чувства, всѣ привязан-

ности; онъ много думалъ о жизни и по опыту знаеть, какъ ненадежны всв заключенія и выводы для твхъ, кто прямо и смвло смотрить на истину, не тышить и не обманываеть себя убъжденіями. которымъ уже самъ не вършть... Духъ его созрълъ для новыхъ чувствъ я новыхъ думъ, сердце требуетъ новой привязанности: дыйствительность вотъ сущность и характеръ всего этого новаго. Онъ готовъ для него; но судьба еще не даетъ ему новыхъ опытовъ, и, презирая старые, онъ все-таки по нимъ же судить о жизни. Отсюда это безвъріе въ дъйствительность чувства и мысли, это охлажденіе къ жизни, въ которой ему видится то оптическій обманъ, то беземысленное мельканіе китайскихъ тыней. Это - переходное состояніе духа, бъ которомъ для человька все старое разрушено, а новаго еще нътъ, и въ которомъ человъкъ есть только возможность чего то дъйствительнаго въ будущемъ и совершенный призракъ въ настоящемъ. Тутъ-то возникаетъ въ немъ то, что на простомъ языкъ называется и "хандрою", и "ипохопдрією", и "мнительностію", и "сомньніемъ", и другими словами, далеко не выражающими сущности явленія; и что на языкъ философскомъ называется рефлексиею. Мы не будемъ объяснять ни этимилогическаго, ни философскаго значенія этого слова, а скажемъ что въ состояния рефлексии человскъ распадается на два человска, изъ которыхъ одинъ живетъ, а другой наблюдаетъ за нимъ и судитъ о немъ. Туть ивть полноты ни въ какомъ чувствъ, ни въ какой мысли, ни въ какомъ действін: какъ только зародится въ челов'якъ чувство, нам'вреніе, д'вйствіе, тотчасъ какой-то скрытый въ немъ самомъ врагъ уже подсматриваетъ зародынъ, анализируетъ его, изследуеть, верна ли, истинна ли эта мысль, действительно ли чувство, законно ли намъреніе, и какая ихъ цьль, и къ чему они ведутъ, и благоуханный цвътъ чувства блекнетъ, не распустившись, мысль дробится въ безконечности, какъ солнечный лучъ въ граненомъ хрусталь; рука, подъятая для дыйствія, какъ внезанно окаменылая, останавливается на взмахв и не ударяетъ...

Такъ робкими всегда творитъ насъ совъсть: Такъ яркій въ насъ рѣшимости гумянецъ Подъ тѣнію тускнѣетъ размышленья, И замысловъ отважные порывы, Отъ сей препоны уклоняя бѣгъ свой, Именъ дѣяній не стяжаютъ.

говорить Шекспировъ Гамлетъ, этотъ поэтическій апотеозъ рефлексін. Ужасное состояніе! Даже въ объятіяхъ любви, среди блаженнъйшаго упоснія и полноты жизни, возстаетъ этотъ враждебный внутрениій голосъ, чтобы заставить человѣка думать ..... въ такое время.

.... въ такое время, Когда не думаетъ никто,

и, вырвавъ изъ его рукъ очаровательный образъ, замѣнить его отвратительнымъ скелетомъ...

По это состояніе сколько ужасно, столько же и необходимо. Это одинъ изъ величайшихъ моментовъ духа. Полнота жизни въ чувствь, по чувство не есть еще посльдняя стуцень духа, дальше которой онъ не можетъ развиваться. При одномъ чувствъ человъкъ есть рабъ собственныхъ ощущеній, какъ животное есть рабъ собственнаго инстинкта. Достоинство безсмертнаго духа человъческаго заключается въ его разумности, а последній, высшій актъ разумности есть--мысль. Въ мысли независимость и свобода человька отъ собственныхъ страстей и темныхъ ощущений. Когда человъкъ поднимаетъ въ гибвъ руку на врага своего -- опъ слъдуеть чувству, его одушевляющему; но только разумная мысль о свовмъ человъческомъ достопиствъ и о своемъ человъческомъ братствъ со врагомъ можетъ удержать порывъ гивва и обезоружить полнятую для убійства руку. Но переходъ изъ непосредственности въ разумное сознаніе необходимо совершается черезъ рефлексію, болье или менъе болъзненную, смотря по свойству пидивидуума. Если человъкъ чувствуетъ хоть сколько-нибудь свое родство съ человъчествомъ и хоть сколько-нибудь сознасть себя духомъ въ духъ,онь не можеть быть чуждъ рефлексін. Исключенія остаются только или за натурами чисто-практическими, или за людьми мелкими и ничтожными, которые чужды интересовъ духа и которыхъ жизпьапатическая дремота. И нашъ въкъ есть по преимуществу въкъ рефлексін, почему отъ нея не освобождены ни тѣ мирныя и счастливыя натуры, которыя съ глубокостію соединяють тихость и невозмущаемое спокойствіе, ин самыя крактическія патуры, если онв не лишены глубокости. Отсюда значеніе цілой германской литературы: въ основанін почти каждаго изъ ся произведеній лежить правственный, религіозный или философскій вопросъ. "Фаусть" Гете есть поэтическій апотеозъ рефлексій нашего вѣка. Естественно, что такое состояніе человічества нашло свой отзывъ и у насъ: но опо отразилось въ нашей жизии особеннымъ образомъ, вследствіе неопредвленности, въ которую поставлено наше общество насильственнымъ выходомъ изъ своей непосредственности, черезъ великую реформу Петра. Дивно-художественная "Сцена Фауста" Пушкина представляеть собою высокій образъ рефлексін, какъ бользин мносихъ пидивидуумовъ нашего общества. Ея характеръ—анатическое охлаждение къ благамъ жизин, вслъдствие невозможности предаваться имъ со всею полнотою. Отсюда: томительная бездъйственность въ дъйствияхъ, отвращение ко всякому дълу, отсутствие всякихъ интересовъ въ душъ, неопредъленность желаній и стремленій, безотчетная тоска, бользненная мечтательность при избыткъ внутренной жизци. Это противоръчие превосходно выражено авторомъ разбираемаго нами романа, въ его чудно поэтической "Думъ", исполненной благороднаго негодованія, могучей жизни и поразительной върности идей. Чтобы убъдиться въ этомъ, достаточно приномнить изъ цея слъдующіе четыре стиха, въ которыхъ сказано больше, чъмъ въ двънадцати томахъ иного "господина сочинителя,:

И ненавидимъ мы, и любимъ мы случайно, Ничъмъ не жертвуя ни злобъ, ни любви, И царствуетъ въ душъ какой-то холодъ тайный, Когда огонь кипитъ въ крови!

Печоринъ есть одинъ изъ тъхъ, къ кому есобенио должно относитьстя это энергическое воззваще благороднаго поэта, котораго это самое и заставило назвать героя романа героемъ нашего времени. Отсюда происходитъ и недостатокъ опредъленности, недостатокъ художественной рельефности въ изображении этого лица, по отсюда же выходитъ и его высочайший поэтический интересъ для всъхъ, кто принадлежитъ къ нашему времени не по одному году и числу иъсяца, въ которые родился, то сильное неотрозимо-грустное впечатлъние, которое опъ на насъ производитъ. Но мы еще возвратимся къ этому предмету, когда кончимъ изложение содержания романа.

Подробности свидація противниковъ на мѣстѣ роковой раздѣлки переданъ авторомъ съ ужасающею истиною и поэзією. Чтобы разстроить безчестныя намѣренія ствоихъ враговъ, возбудивъ трусость въ Грушницкомъ, Печоринъ предложилъ ему стрѣляться на узенькой илощадкѣ отвѣстной скалы, саженъ въ тридцать вышины, и съ острыми камнями внизу. "Каждый изъ насъ, говоритъ онъ Грушницкому, станстъ на самомъ краю площади; такимъ образомъ даже мегкая рана будеть смертельна: это должно быть согласно съ ванимъ желаніемъ, потому что вы сами назначали шесть шагоовъ. Тотъ, кто будетъ раненъ, полетитъ непримѣнио виизъ л разобъется въ дребезги: пулю докторъ вынетъ. И тогда можно будетъ очень, очень легко объяснить эту скоропостижную смерть неудачнымъ прыжкомъ. Мы бросимъ жребій, кому первому стрѣлять. Объясняю вамъ въ заключеніе, что иначе я не буду драться..." Грушницкій былъ поставленъ въ затрудненіе—лико его ежеминутно мѣнялось. Теперь

ему нельзя было отделаться легкою раною, нанесенною противнику или полученною имъ самимъ. Съ другой стороны, ему пришлось бы или выстрелить на воздухъ, или сделаться убійцею, или отказаться отъ своего подлаго замысла. Канитанъ отвечалъ на вызовъ Печорина: "пожалуй!" и Грушницкій принужденъ былъ кивнуть головою въ знакъ согласія. Однако онъ отвелъ канитана въ сторону и сталь говорить съ нимъ съ большимъ жаромъ. Печоринъ виделъ, какъ дрожали его посинелыя губы, и слышалъ, какъ канитанъ, отвернувшись отъ него съ презреніемъ, отвечалъ ему довольно громко: "ты дуракъ! ничего не понимаешь!"

Взошли на площадку, изображавшую почти треугольникъ. Условились, чтобы тотъ, которому первому достанется встрътить выстрълъ, сталъ на углу площадки, сишною къ пропасти: если же онъ не будетъ убитъ, противники должны были помъняться мъстами. Бросили жребій—Грушнинкому досталось стрълять первому. Когда стали на мъста, Печоринъ сказалъ Грушнинцкому, что если онъ промахнется, то не долженъ надъяться на промахъ съ его стороны. Грушнинкій покраснълъ: мысль убить человъка безоружнаго, казалось, боролась въ пемъ со стыдомъ признаться въ подломъ умыслъ. Докторъ спова сталъ совътывать Печорину обнаружить ихъ умыселъ, и самъ было хотълъ это сдълать. "Ин за что на свътъ, докторъ!..." отвъчалъ Печоринъ, удерживая его за руку: "вы все испортите, вы мнъ дали слово не мъщать... какое вамъ дъло? Можетъ быть, я хочу быть убитымъ..."—О! это другое!... только на меня на томъ свътъ не жалуйтесь...—отвъчалъ Вернеръ, посмогръвъ на него съ удивленіемъ.

Капитанъ зарядилъ пистолеты и подалъ одинъ Грушницкому, шеннувъ ему что-то, а другой Печорину. Печоринъ выдался впередъ, опершись рукою о кольно, чтобы, въ случав легкой рапы, не полетъть въ бездиу: Грушницкій, съ бліднымъ лицомъ, дрожащими кольнями, сталъ наводить инстолетъ, мітя въ лобъ; по тутъ совершилось то, что необходимо должно было совершиться вслідствіе слабости характера Грушницкаго, неспособнаго ни къ положительному добру, ни къ положительному злу: пистолетъ опустился, и, блідцый какъ смерть, обратившись къ своему секупданту, Грушницкій сказаль глухимъ голосомъ: "не могу!"—Трусъ! отвіталъ капитанъ,—выстріть раздался пуля легко оцаранала колітно Нечорина, который невольно сділаль пісколько шаговъ впередъ, чтобы поскоріве отдівлиться отъ края. Какая візриая черта человітческой патуры, въ которой ни порывы самолюбія, ни жизненная спла вами не могутъ ла-

глушить инстикта самосохраненія!...

Теперь настала очередь Печорина. Капптанъ сыгралъ сцену прощанія съ Грушницкимъ, едва удерживаясь отъ смѣха. Можно прощанія съ Грушницкимъ, едва удерживаясь отъ смѣха. Можно себѣ представить, какія чувства волновали Печорина при видѣ соперника, который теперь съ спокойною дерзостію смотрѣлъ на него й, кажется, удерживалъ улыбку, а за минуту хотѣлъ убить его, какъ собаку... Какъ бы для очистки своей совѣсти, онъ предложилъ ему попросить у него прощенія, но, услышавъ гордый отказъ, произнесъ слѣдующія слова съ разстановкою, громко и внятно, какъ произносятъ смертный приговоръ: "Докторъ, эти господа, вѣроятно второняхъ, забыли положить пулю въ мой пистолетъ: прошу васъ зарядить его снова,—и хорошенько!" Капитанъ старался казаться обиженнымъ и утверждалъ что это неправла: но Печоринъ застазарядить его снова,—и хорошенько! "Капитанъ старался казаться обиженнымъ и утверждалъ, что это неправда; но Печоринъ заставилъ его замолчать, сказавъ, что если это такъ, то онъ и съ нимъ будетъ стръляться на тъхъ же условіяхъ. Грушницкій подалъ рѣшительный голосъ въ пользу переряженія пистолета. "Дуракъ же ты, братецъ", сказалъ капитанъ, плюнувъ и топнувъ ногою: "пошлый дуракъ!.. Ужъ положился на меня, такъ слушайся во всемъ... подъломъ же тебъ! околъвай себъ, какъ муха!... "Печоринъ снова предложилъ Грушницкому—признаться въ своей клеветъ, объщаясь этимъ и кончить дъло, и даже напомнилъ ему о ихъ прежней дружбъ. Здъсь предстоялъ автору прекрасный случай изобразитъ трогательную сцену примиренія враговъ и обращенія на путь истины заблудшаго человъка, и тъмъ премного утъшить моралистовъ и любителей ную сцену примиренія враговъ и обращенія на путь пстины заблуд-шаго человѣка, и тѣмъ премного утѣшить моралистовъ и любителей пряничныхъ эффектовъ; но глубоко-художническій инстинктъ истины, безсознательно открывающій иоэту самыя сокровенныя тапиства че-ловѣческой природы, заставиль его написать сцену, совсѣмъ въ дру-гомъ родѣ, — сцену, которая поражаетъ своею ужаєною, безпощад-ною истинностію и своею потрясающею эффектностію, при высочай-шей простотѣ и естественности... Лицо Грушницкаго всныхнуло, глаза засверкали. "Стрѣляйте!" отвѣчалъ онъ: "я себя презпраю, а васъ ненавижу. Если вы меня не убьете, я васъ зарѣжу ночью изъ-за угла. Намъ на землѣ вдвоемъ нѣтъ мѣста..."

изъ-за угла. Намъ на землъ вдвоемъ нътъ мъста..."
Да, это геніальная черта, смълый и мощный взмахъ художнической кисти!.. Не забудьте, что у Грушницкаго нътъ только характера, но что натура его не чужда была нъкоторыхъ добрыхъ сторонъ: онъ неспособенъ былъ ни къ дъйствительному добру, ни къ дъйствительному злу; но торжественное, трагическое положеніе, въ которомъ самолюбіе его играло бы напропалую, необходимо должно было возбудить въ немъ мгновенный и смълый порывъ страсти.

Самолюбіе ув'ярило его въ небывалой любви къкияжив и в любви княжны къ нему: самолюбіе заставило его видеть въ Печо ринъ своего сопершика и врага; самолюбіе ръшило его на заговор; противъ чести Нечорина; самолюбіе не допустило его послушаться голоса своей совъсти и увлечься своимъ добрымъ началомъ, чтобь признаться въ заговоръ; самолюбіе заставило его выстрълить вт безоружнаго человъка: то же самое самолюбіе и сосредоточило вся силу его души въ такую ръшительную минуту и заставило предпочесть върную смерть върному спасенію черезъ признаніе. Этотъ человъкъ -- апотеозъ мелочного самолюбія и слабости характера: отсюда всв его поступки, -и, не смотря на кажущуюся силу его повлъдняго поступка, опъ вышелъ прямо изъ слабости его характера. Самолюбіе—великій рычагь въ душь человька: оно родить чудеса! Бывають на свъть люди, которые, не блълнъя, какъ передъ чашкою чая, стоять передъ дуломъ своего противника, и которые прячутся подъ фуры во время сраженія...

Спускаясь по тропинкѣ внизъ, Иечоринъ замѣтилъ между разсѣлинами скалъ окровавленный трупъ Грушницкаго,—и невольно закрылъ глаза. Возвращаясь въ Кисловедскъ, онъ опустилъ поводья и далъ волю коню. Солнце уже садилось, когда, измученный на измученной лошади, пріѣхалъ онъ домой. Тамъ засталъ онъ двѣ записки—одиу отъ доктора, другую отъ Вѣры.

Докторъ увъдомлялъ его, что тъло уже перевезено, но что благодаря ихъ мърамъ, заранъе взятымъ, подозръній нътъ никакихъ и что онъ можетъ спать спокойно... если можетъ...

Долго не рѣшался онъ открыть вторую записку; тяжелое предчувствіе мучило его—и оно не обмануло его. Ипсьмо Вѣры пачинается прощаніемъ навсегда. Мужъ разсказаль ей о ссорѣ Иечорина съ Грушницкимъ,— и это такъ поразило и взволиовало ее, что она не помиила, что отвѣчала ему, и только догадывалась, что то было признаніе въ своей тайной любви, потому что мужъ оскорбилъ ес ужаснымъ словомъ, и, выйдя изъ компаты, велѣлъ закладыват карету. Мысль о вѣчной разлукѣ увлекла ее къ объясненію своих отношеній къ Иечорину,—и вотъ примѣчательнѣйшее мѣсто письма

«Мы разстаемся на въки; однакожъ ты можещь быть увъренъ что я никогда не буду любить другого; моя душа истощила на тебъ вствои сокровища, свои слезы и надежды Любивная разъ тебя не можетт смотръть безъ нъкотораго презрънія на прочихъ мужчинъ, непотому, чтобъ ты былъ лучше ихъ, о нътъ! но въ твоей природъ есть что-то особенное тебъ одному свойственное, что-то гордое и тапиственное; въ твоемъ голосъ что бы ты ни говорилъ, есть власть непобъдпмая; никто не умъетъ такт

постоянно хотыть быть любимымь; ни въ комъ зло не бываетъ такъ привлекательно; ни чей взоръ не объщаетъ столько блаженства; никто не умъетъ лучше пользоваться своими преимуществами, и никто не можетъ быть такъ пстинно несчастливъ, какъ ты, потому что никто столько не старается увърить себя въ противномъ».

Письмо заключается пзъявленіемъ сомнительной ув'врениости, что онъ не любитъ Мери и не женится на ней. "Послушай, ты долженъ мн'в принести эту жертву: я для тебя потеряла все на св'ять..."

Велъвъ осъдлать измученнаго коня, какъ безумный, помчался Печоринъ въ Пятигорскъ. При возможности потерять Въру, она стала для него дороже всего на свътъ—жизни, чести, счастія! Натискъ судьбы взволновалъ могучую натуру, изнемогавшую въ спокойствіи и миръ, и возбудилъ ея дремавшее чувство... Здъсь невольно приходятъ на умъ эти стихи Пушкина:

О, люди! всв похожи вы На прародительницу Еву: Что вамъ дано, то не влечетъ: Васъ безпрестанно змій зоветъ Къ себъ, къ таинственному древу: Запретный плодъ вамъ подавай, А безъ того вамъ рай не въ рай.

Стремглавъ скача п погоняя безпощадно, опъ сталъ замѣчатъъ что конь его тяжело дышитъ и спотыкается. Оставалось пять верст, до Гоптуковъ, казачьей станицы, гдѣ бы могъ онъ пересѣсть на другую лошадь. Еще бы только десять минутъ, но конь рухнулся и издохъ... Печоринъ хотѣлъ идти пѣшкомъ, но, пзнуренный тревогами дня п безсонницею, онъ упалъ на мокрую траву и, какъ ребенокъ, заплакалъ... Напряженная гордость, холодная твердость—плодъ сухого отчаянія, софпзмы свѣтской философін—все исчезло и умолкло; уже не стало человѣка, волнуемаго страстями, потрясамаго борьбою внутреннихъ противорѣчій—передъ вами бѣдное, безсильное дитя, слезами омывающее грѣхи своп, чуждое, на эту минуту, ложнаго стыда и не жалующееся ни на судьбу, ни на людей, ни на самого себя...

«И долго лежалъ я неподвижно, и плакалъ горько, не стараясь удержать слезъ и рыданій; я думалъ, грудь моя разорвется; вся моя твердость, все мое хладнокровіе исчезли, какъ дымъ, душа обезсилѣла, разсудокъ замолкъ; и если бъ въ эту минуту кто-нибудь меня увидѣлъ, онъ бы съ презрѣніемъ отвернулся».

Когда ночная роса и горный вътеръ освъжили его горящую голову, онъ разсудилъ, что горькій прощальный поцълуй немного была

бы тяжелѣй, — и возвратился въ Кисловодскъ въ пять часовъ утр бросился въ постель и проспалъ мертвымъ спомъ до вечера. Тут пришелъ къ нему Верперъ и извѣстилъ его, что княжна Лиговска больна разслабленіемъ первъ; что начальство догадывается объ истиг ныхъ причипахъ смерти Грушницкаго, и что ему должно взять сво мѣры. Въ самомъ дѣлѣ, на другой депь утромъ, онъ получил приказаніе отъ высшаго пачальства отправиться въ крѣность N, гд судьба и свела его съ Максимомъ Максимычемъ.

Нередъ отъездомъ, онъ зашелъ къ княгиить Лиговской проститься. Опа встретила его, какъ человека, паверное явившагос къ ней, какъ, къ матери, съ предложениемъ насчетъ руки дочери Тутъ следуетъ превосходная комическая сцена, где княгиня, наме кая Нечорину, что ей известны его отнешения къ Мери, даетъ ему знать, что не будетъ противиться ихъ соединению, и охотно нрощаетъ ему странность его поведения въ отношении къ ся дочери Несколько разъ прерывала она свой большой монологъ пыхтениемъ и вздохами, а паконецъ заплакала. Печоринъ попросилъ у пея позволения пасдинъ переговорить съ ея дочерью, на что кнагиня принуждена была согласиться.

Прошло пять минутъ; сердце мое сильно билось, но мысли были спокойны, голова холодна; какъ я ни искалъ въ груди моей хоть искры любви къ милой Мери, старанія мои были напрасны,

Вотъ дверь отворилась, и вошла она Боже! какъ перемѣнилась сътѣхъ поръ, какъ я не видалъ ея,—а давно ли? Дойдя до середины комнаты, она пошатнулась; я вскочилъ, подалъ ей руку и довелъ ее до креселъ. Я стоялъ противъ нея. Мы долго молчали; ея большіе глаза; наполнен-

Я стоялъ противъ нея. Мы долго молчали; ея большіе глаза; паполненпые непзъясинмой грустью, казалось, искали въ монхъ что-нибудь похожее на падежду; ея блёдныя губы папрасно втарались улыбнуться; ея пёжныя руки, сложенныя на колёняхъ, были такъ худы и прозрачны, что мнё стало жаль ея

— бияжиа, сказалъ я, вы знаете, что я надъ вами смѣялся!.. Вы должны презирать меня.

На ея щекахъ показался болфзиенный румянецъ.

Я продолжалъ: слъдственно, вы меня любить не можете.

Она отверпулась, облокотплась на столъ, закрыла глаза рукою, н мив показалось, что въ нихъ блеснули слезы.

«Боже мой!» произнесла она едва внятно.

Это становилось невыносимо; еще минута, и я бы уналъ къ погамъ ея.

—Итакъ, вы сами видите, — сказалъ я сколько могъ твердымъ голосомъ и съ принужденной усмъшкою, — вы сами видите, что я не могу на васъ жениться. Если бъ вы даже этого теперь хотъли, то скоро бы раскаялись; мой разговоръ съ вашей матушкой принудилъ меня объясияться съ вами такъ откровенно и такъ грубо; я надъюсь, что она въ заблуждении намъ легко ее разувърпть. Вы видите, я играю въ вашихъ глазахъ самую жалкую и гадкую роль, и даже въ этомъ признаюсь; вотъ все, что могу для васъ сдълать. Какое бы вы дурное мижие обо миж ин имъли, я ему покоряюсь... Видите ли, я передъ вами низокъ?.. Не правда ли, если даже вы меня и любили, то съ этой минуты презираете?..

Она обернулась ко миж бладная, какъ мраморъ, только глаза ел

тудно сверкали «Я васъ ненавижу ..» сказала она. Я поблагодарилъ, поклонился почтительно и вышелъ.

Нужно ли что-нибудь говорить объ этой сцень, гдь бъдная выпери является въ такомъ безконечно поэтическомъ апотеозь стравнія отъ обманутаго чувства и оскорбленнато самолюбія и достоми иства-женщины, и гдь каждое ея движеніе, каждый звукъ ея голоса упапечатльны такою неотразимою прелестію и истиною, а положеніе акъ трогательно и возбуждаеть такое сильное и горестное участіе?..

Черезъ часъ скакалъ онъ на тройкъ курьерскихъ изъ Кисловизодска и на дорогъ увидълъ своего коня: съдло было снято и, виъсто вирго, два ворона сидъли у него на спинъ... Онъ вздохнулъ и отвизорнулся...

«И теперь, здѣсь, въ этой скучной крѣпости, и часто, пробѣгая мыслію ирошедшее, спрашиваю себя, отчего я не хотѣлъ ступить на этотъ путь, открытый миѣ судьбою, гдѣ меня ожидали тихія радости и спокойствіе душевное? Нѣтъ, я бы не ужился съ этою долею! Я какъ матросъ, рожденный и выросшій на палубѣ разбойничьяго брига: его душа слилась съ бурями и битвами и, выброшенный на берегъ, онъ скучаетъ и томится, какъ ни мани его тѣпистая роща, какъ пи свѣти ему мирное солнце; онъ ходитъ себѣ цѣлый день по прибрежному песку, прислушивается къ однообразному ропоту набѣгающихъ волнъ и всматривается въ туманную даль: не мелькнетъ ли тамъ, на блѣдной чертѣ, отдѣляющей синюю пучину отъ сѣрыхъ тучекъ, желапный парусъ, сначала подобный крылу морской чайки, но мало-по-малу отдѣляющійся отъ пѣны валуновъ и ровнымъ бѣтомъ приближающійся къ пустынной иристани."

Такою лирическою выходкою, полною безконечной обнаруживающею всю глубину п мощь этого человъка, замыкается журналъ Печорина. Теперь это таинственное лицо, такъ сильно волновавшее наше любонытство и въ исторіи Бэлы, и при свиданіи съ Максимомъ Максимычемъ, и въ разсказъ о собственномъ приключенін въ Тамани, — теперь оно все передъ нами, во весь ростъ свой. Черезъ чего самого познакомились мы со всеми изгибами его сердца, со всеми событиями его жизни, и теперь уже самъ онъ ничего новаго не въ состояніи сказать намъ о самомъ себъ. Но между тъмъ, прочтя "Княжну Мери", мы все еще не разстались съ нимъ и еще разъ встречаемся съ нимъ, какъ съ разсказчикомъ необыкновеннаго случая, котораго онъ былъ свидетелемъ. Мы не будемъ ни подробно излагать содержанія этого разсказа, ни дёлать изъ него выписокь. Въ обществъ офицеровъ зашель споръ о восточномъ фатализив, и молодой офицеръ Вуличъ предложилъ пари противъ предопредъленія, схватиль со стіны первый попавшійся ему изъ множества висъвшихъ на стъиъ пистолетовъ, насыпалъ на полку пороха. приставилъ пистолетъ ко лбу, спустилъ курокъ – осъчка!... Захотъли узнать, точно ли пистолеть быль заряжень, выстрелили въ фуражку, — и когда дымъ разсъялся, всь увидьли, что фуражка была прострълена. Еще до выстръла Исчорину въ лиць и голось Вулича показалось что-то такое странное и таинственное, что онъ невольно убъдился въ близкой смерти этого человъка и предрекъ ему смерть. Въ самомъ дълъ, выходя изъ общества, Вуличъ былъ убитъ на улиць станицы пьянымъ казакомъ... Да здравствуетъ фатализмъ!.. Все, что мы пересказали въ нъсколькихъ строкахъ, составляетъ въ романь порядочный отрывокъ съ превосходно изложенными подробностями, увлекательный по разсказу. Особенно хорошо обрисованъ характеръ героя-такъ и видите его передъ собою, тъмъ болъе, что онъ очень похожъ на Печорина. Самъ Нечоринъ является тутъ дъйствующимъ лицомъ, и едва ли еще не болье на первомъ плань, чъмъ самъ герой разсказа. Свойство его участія въ ходъ повъсти, равно какъ и его отчаянная, фаталическая смѣлость при взятін взовенвшагося казака если не прибавляють шичего новаго къ даннымъ о его характеръ, то все-таки добавляютъ уже извъстное намъ. и терзающаго дину опрачнаго и терзающаго дину впечатльнія цьлаго ромапа, который есть біографія одного лица.— Это усиление впечатльния особенно заключается въ основной идеж разсказа, которая есть-фатализмъ, въра въ предопредълене, одно изъ самыхъ мрачныхъ заблужденій человъческаго разсудка, которое лишаетъ человъка правственной свободы, изъ слъпого случая дълая необходимость. Предразсудокъ-явно выходящій изъ положенія Печорина, который не знастъ, чему върпть, на чемъ оперсться, и съ особеннымъ увлеченіемъ хватается за самыя мрачныя убъжденія, лишь бы только давали они поэзію его отчачнію и оправдывали его въ собственныхъ глазахъ.

Что же за человѣкъ этотъ Печоринъ?—Здѣсь мы должны обратиться къ "Предисловію", написаниому авторомъ романа къжурналу Печорина.

Теперь я долженъ нѣсколько объяснить причины, побудившія меня предать публикѣ сердечныя тайны человѣка, котораго я никогда не зналъ. Добро бы я былъ еще его другомъ: коварная нескромность истиниаго друга понятна каждому, но я видѣлъ его только разъ въ моей жизни на большой дорогѣ: слѣдовательно не могу питать къ нему той неизъяснимой ненависти, которая, таясь подъ личиною дружбы, ожидаетъ только смерти или несчастія любимаго предмета, чтобы разразиться надъ головою громомъ упрековъ, совѣтовъ, насмѣшекъ и сожалѣній.

Не смотря на всю софистическую ложность этой горькой вы-

кодки, -- самая же желиность свидътельствуеть уже, что въ ней есть евоя истинная сторона. Въ самомъ дъль, и дружба, подобно любви, есть роза съ росконнымъ цвътомъ, упонтельнымъ ароматомъ, но н съ колючими шипами. Каждая пидивидуальность, какъ бы по природъ своей, враждебна другой и силится пересоздать ее по-своему, и въ самомъ дълъ, когда сходятся двъ субъективности, онъ, такъ сказать, чрезъ взаимпое треніе другь объ друга сглаживаются п изм'вняются, заимствуя одна отъ другой то, чего имъ не достаеть. Отсюда это взаимное цензорство въ дружов, эта страсть разражаться надъ головою друга градомъ упрековъ, насмъщекъ и сожальній. Самолюбіе туть пграеть свою роль; по если дружба основана не на <u>дътской привязанности или какой нибудь внъшней связи,—истинная</u> привязанность, внутреннее человъческое чувство всегда играетъ тутъ свою роль. Авторъ видить въ дружов одни шипы-и его опиока пе въ ложности, а въ односторонности взгляда. Онъ, видимо, находится въ томъ состояній духа, когда въ нашемъ разуміній всякая мысль распадается на свои же собственные моменты, до тъхъ поръ, пока духъ паинъ не созрѣеть для великаго процесса разумнаго примиренія противоположностей въ одномъ и томъ же предметь. Вообще, хотя авторъ и выдаетъ себя за человѣка, совершенио чуждаго Печорину, но онъ сильно симпатизируетъ съ нимъ и въ ихъ взглядь на вещи-удивительное сходство. Следующее место изъ "Предпеловія" еще болье подтверждаеть нашу мысль:

«Можетъ быть нѣкоторые читатели захотятъ узнать мое мнѣніе о характерѣ Печорина. Мой отвѣтъ—заглавіе этой книги.—«Да это злая пронія!...» скажутъ они — Не знаю».

Итакъ— "Герой нашего времени" — вотъ основная мысль романа. Въ самомъ дѣлъ, послъ этого весь романъ можетъ почесться злою ироніею, потому что большая часть читателей навърное воскликнетъ: "Хорошъ же герой!" — А чѣмъ же онъ дуренъ? — смѣемъ васъ спросить.

Зачѣмъ же такъ неблагосклонно Вы отзываетесь о немъ? За то ль, что мы неугомнно Хлопочемъ, судимъ обо всемъ, Что пылкихъ думъ неосторожность, Себялюбивую ничтожность Иль оскорбляетъ, иль смъшитъ, Что умъ, любя просторъ, тѣснитъ, Что слишкомъ часто разговоры Принять мы рады за дѣла, Что глупость вѣтрена и зла, Что важнымъ людямъ важны вздоры,

## II что посредственность одна Намъ по-плечу и не страшна?

Вы говорите противъ него, что въ немъ изтъ въры. Прекрасио! но въдь это тоже самое, что обвинять нищаго за то, что у него нътъ золота: опъ бы и радъ имъть его, да не дается опо ему. И притомъ, развъ Исчоринъ радъ своему безвърію? развъ опъ гордится имъ? развъ онъ не страдалъ отъ него? развъ онъ не готовъ цъпою жизни и счастія купить эту въру, для которой еще не насталь часъ его?... Вы говорите, что онъ эгонеть?--- По развъ опъ це презираеть и не ненавидить себя за это? развъ сердце его не жаждеть любви чистой и безкорыстной? Нътъ, это не эгонзмъ: эгонзмъ не страдаетъ не обвиняеть себя, но доволень собою, радь себь. Эгоизмъ не знаетъ мученія; страданіе есть удёль одной любви. Душа Печорина не каменистая почва, но засохшая отъ зноя пламенной жизни земля: пусть взрыхлить ее страданіе и оросить благодатный дождь, —и она произрастить изъ себя пышные, роскошные цвъты небесной любви... Этому человъку стало больно и грустно, что его всъ не любятъ,и кто же эти "вев"?— пустые инчтожные люди, которые не могутъ простить ему его превосходства надъ нами. А его готовность задушить въ себъ ложный стыдъ, голосъ свътской чести и оскорбленнаго самолюбія, кагда онъ за признапіе въ клеветь готовъбыль простить Грунининкому, человъку, сейчасъ только выстрълившему въ него пулею и безстыдно ожидавшему отъ него холостого выстръла? А его слезы и рыданія въ пустынной степи, у тъла издохшаго коня? — пътъ, все это не эгонзмъ! Но его —скажете вы — холодная разсчетливость, систематическая разсчитанность, съ которою онъ обольщаеть бъдную дъвушку, не любя ея, и только для того, чтобы посмъяться надъ нею и чьмъ-пибудь запять свою праздпость?-Такъ, но иы и не думаемъ оправдывать его въ такихъ поступкахъ, ин выставлять его образцомъ, высокимъ идеаломъ чистъйшей правственности: мы только хотимъ сказать, что въ человъкъ должно видъть человъка, и что пдеалы правственности существують въ одимуъ классическихъ трагедіяхъ и моральносентиментальныхъ романахъ проилаго въка. Судя о человъкъ, должно брать въ разсмотръніе обстоятельства его развитія и сферу жизии, въ которую онь поставлень судьбою. Въ идеяхъ Печорина миого ложнаго, въ ощущеніяхъ его есть искажение; но все это выкупается его богатою натурою. Его, во многихъ отношеніяхъ, дурное настоящее обыцаетъ прекрасное будущее. Вы восхищаетесь быстрымъ движениемъ нарохода, видите въ немъ великое торжество духа надъ природою! -- и хотите потомъ

отрицать въ немъ всякое достоинство, когда онъ сокрушаетъ, какъ зерно жерновъ, неосторожныхъ, попавшихъ подъ его колеса: не значить ли это противоръчить самимъ себъ? опасность оть парохода есть результать его чрезмерной быстроты; следовательно порокъ его выходить изъ его достоинства. Вывають люди, которые отвратительны при всей безукоризненности своего поведенія, потому что она въ нихъ есть следствие безжизненности и слабости духа. Порокъ возмутителенъ и въ великихъ людяхъ; но наказанный, онъ приводитъ въ умиление вашу душу. Это наказание только тогда есть торжество нравственнаго духа, когда оно авляется не извив, но есть результать самаго порока, отрицание собственной личности индивидуума въ оправдание въчныхъ законовъ оскорбленной нравственности. Авторъ разбираемаго нами романа, описывая наружность Иечорина, когда опъ съ нимъ встретился на большой дороге, вотъ что говорить о его глазахъ: "Они не смъялись, когда онъ смъялся... Вамъ не случалось зам'вчать такой странности н'вкоторых в людей? Это признакт — пли злого нрава, или глубокой, постоянной грусти. Изъ-за полуопущенныхъ ръсницъ они сіяли какимъ-то фосфорическимъ блескомъ, если можно такъ выразиться. То не было отражение жара душевнаго или играющаго воображенія: то быль блескь, подобный блеску гладкой стали, ослъпительный, но холодный; взглядъ его непродолжительный, но проницательный и тяжелый, оставляль по себъ непріятное впечатльніе нескромнаго вопроса и могь казаться дерзкимъ, если бъ не былъ столь равнодушно спокоенъ". — Согласитесь, что какъ эти глаза, такъ и вся сцена свиданія Нечорина еъ Максимомъ Максимычемъ показываютъ, что если это порокъ, то совству не торжествующій, и надо быть рожденнымъ для добра, чтобъ такъ жестоко быть наказану за зло!... Торжество нравственнаго духа гораздо поразительнее совершается надъ благородными натурами, чёмъ надъ злодении...

А между тъмъ этотъ романъ совсъмъ не злая иронія, хотя п очень легко можетъ быть принятъ за пронію; это одинъ изъ тъхъ романовъ,

Въ которыхъ отразился вѣкъ, И современный человѣкъ Изображенъ довольно вѣрно Съ его безнравственной душой, Себялюбивой и сухой, Мечтанью преданной безмѣрно, ъ его озлобленнымъ умомъ, Кипящимъ въ дѣйствіи пустомъ.

"Хорошъ же современный человъкъ!" воскликнулъ одинъ

нравоописательный "сочинитель", разбирая или, лучше сказать, ругая седьмую главу "Евгенія Онъгина". Здъсь мы почитаемъ кстати замътить, что всякій современный человькъ, въ смысль представителя своего въка, какъ бы онъ ни былъ дуренъ, не можетъ быть дуренъ, потому что нътъ дурныхъ въковъ, и ни одинъ въкъ не хуже и не лучше другого, потому что онъ есть необходимый моментъ въразвитии человъчества или общества.

Пушкинъ спрашивалъ с мого себя о своемъ Онъгинъ:

Чудакъ печальный и опасный, Созданье ада иль небесъ, Сей ангелъ, сей падменный бъсъ, Что жъ онъ? Ужели подражанье, - Ничтожный призракъ, пль еще Москвичъ въ Гарольдовомъ плащѣ, Чужихъ причудъ истолкованье, Словъ модныхъ позный лексиконъ,—Ужъ не пародія ли онъ?

И этимъ самымъ вопросомъ опъ разръшилъ загадку и нашелъ слово. Онъгинъ не подражаніе, а отраженіе, но сдълавшееся не въ фантазіи поэта, а въ современномъ обществъ, которое онъ изображалъ въ лицъ героя своего поэтическаго романа. Сближеніе съ Европою должно было особеннымъ образомъ отразиться въ нашемъ обществъ,—и Пушкинъ геніальнымъ инстиктомъ великаго художника уловилъ это отраженіе въ лицъ Онъгина. Но Онъгинъ для насъ уже прошедшее и прошедшее невозвратное.

Если бы онъ явился въ наше время, вы имъли бы право спросить, вмъстъ съ поэтомъ:

Все тотъ же ль онъ. пль усмпрился? Иль корчитъ также чудака? Скажите, чѣмъ онъ возвратплся? Что намъ представитъ онъ пока? Чѣмъ нынѣ явится?—Мельмотомъ, Космополитомъ, патріотомъ, Гарольдомъ, квакеромъ, ханжой, Пль маской щегольнетъ иной? Иль просто будетъ добрый малый, Какъ вы да я, какъ цѣлый свѣтъ?

Печоринъ Лермонтова есть лучшій отвѣтъ на всѣ этн вопросы. Это Онѣгинъ нашего времени, герой нашего времени. Несходство ихъ между собою гораздо меньше разстоянія между Онегою и Печорою. Иногда, въ самомъ имени, которое истинный поэтъ даетъ своему герою, есть разумная необходимость, хотя, можетъ быть и невидимая самымъ поэтомъ.

Со стороны художественнаго выполненія нечего и сравнивать Опъгина съ Печоринымъ. Но какъ выше Опъгинъ Печорина въ художественномъ отношеніи, такъ Печоринъ выше Оп'єгина по пде'є. Вирочемъ, это преплущество принадлежить нашему времени, а пе Лермонтову.

Что такое Онвгинъ? — Лучшею характеристикою и истолкованіемъ этого лица можеть служить французскій эпиграфъ къ ноэмв: "Pétri de vanité il avait encore plus de cette espèce d'orgueil pui fait avouer avec la même indifférence les bonnes comme les mauvaises actions, suite d'un sentiment de superiorité, peut-être imaginaire". Мы думаемъ, что это превосходство въ Онвгинв нисколько не было воображаемымъ, потому что онъ "вчужв чувства уважалъ", и что въ "его сердцъ была и гордость, и прямая честь". Онъ является въ романв человъкомъ, котораго убили воспитаніе и свътская жизнь, которому все приглядълось, все прівлось, все прилюбилось, и котораго вся жизнь состояла въ томъ,

Что онъ равно зѣвалъ Средь модныхъ и старинныхъ залъ.

Не таковъ Печоринъ. Этотъ человѣкъ не равнодушно, не апатически несетъ свое страданіе: общено гоняется онъ за жизпью, ища ея повсюду; горько обвиняетъ онъ себя въ своихъ заблужденіяхъ. Въ немъ неумолчно раздаются внутренніе вопросы, тревожатъ его, мучатъ, и онъ въ рефлексіи ищетъ ихъ разрѣшенія: подсматриваетъ каждую мысль свою. Онъ сдѣлалъ изъ себя самый любонытный предметъ своихъ наблюденій и, стараясь быть какъ можно пскреннѣе въ своей исповѣди, не только откровенно признается въ своихъ истинныхъ недостаткахъ, но еще и выдумываетъ небывалые или ложно истолковываетъ самыя естественныя свои движенія. Какъ въ характеристикъ современнаго человѣка, сдѣланной Пушкинымъ, выражается весь Онъгинъ, такъ Печоринъ весь въ этихъ стихахъ Лермонтова:

И ненавидимъ мы, и любимъ мы случайно. Ничъмъ не жертвуя ни злобъ, ни любви, И царствуетъ въ душъ какой-то холодъ тайный, Когда огонь кипитъ въ крови.

"Герой нашего времени"—это грустная дума о нашемъ времени, какъ́н та, которою такъ благородно, такъ энергически возобновилъ поэтъ свое поэтическое поприще, изъ которой мы взяли эти четыре стиха...

Но со стороны формы изображеніе Печорина не совсѣмъ художественно. Однако причина этого не въ недостаткъ таланта автора, а въ томъ, что изображаемый имъ характеръ, какъ мы уже слегка и намекнули, такъ близокъ къ нему, что онъ не въ сплахъ былъ отдълиться отъ него и объектировать его. Мы убъждены, что никто не можетъ видъть въ словахъ нашихъ желаніе выставить романъ г. Лермонтова автобіографіею. Субъективное изображеніе лица не есть автобіографія: Шиллеръ не былъ разбойникомъ, хотя въ Карлъ Мооръ и выразиль свой идеалъ человъка. Предрасно выразился Фаригагенъ, сказавъ, что на Опъгина и Ленскаго можно бы смотръть, какъ на братьевъ Вульта и Вальта у Жанъ-Поля Рилтера, т.-е. какъ на разложеніе самой природы поэта, и что онъ, можетъ быть, воплотилъ двойство своего впутренняго существа въ этихъ двухъ живыхъ созданіяхъ. Мысль върная, а между тъль было бы очень нелѣпо искать сходныхъ чертъ въ жизии этихъ лицъ съ жазнію самого поэта.

Въ жизии этихъ лицъ съ жизию самого поэта.

Вот причина исопредъленности Печорина и тъхъ противоръчій, которыми такъ часто опутывается изображеніе этаго характера. Чтобы изобразить върно данный характеръ, надо совершенно отдълиться отъ него, стать выше его, смотръть на него какъ на нъчто оконченное. Но этого, повторяемъ, не видно въ созданіи Печорина. Онъ скрывается отъ насъ такимъ же неполнымъ и неразгаданнымъ существомъ, какъ и является намъ въ началѣ романа. Оттого и самый романъ, поражая удивительнымъ единствомъ ощущенія, нисколько не поражаетъ единствомъ мысли и оставляетъ насъ безъ всякой перспективы, которая невольно возникаетъ въ фантазіи читателя по прочтеніи художественнаго произведенія, и въ которую невольно погружается очарованный взоръ его. Въ этомъ романъ удивительная замкнутость созданія, но не та высшая, художественная, которая сообщается созданію чрезъ единство поэтической идеи, а происходящая отъ единства поэтическаго ощущенія, которымъ онъ такъ глубоко поражаеть душу читателя. Въ немъ есть что-то неразгаданное, какъ бы недоговоренное, какъ въ "Вертеръ" Гете, и потому есть что то тяжелое въ его впечатльніи. Но этотъ недостатокъ есть въ то же время и достопнство романа г. Лермонтова: таковы бывають всъ современные обществетные вопросы, высказываемые въ поэтическихъ произведеніяхъ: это воиль страданія, но воиль, который облегчаетъ страданіе...

Это же единство ощущенія, а не иден, связываетъ и весь романъ. Въ "Опъгинъ" всъ части органически сочленены, ибо въ избраиной рамкъ романа своего Пушкинъ исчерналъ всю свою идею, и потому въ немъ ни одной части нельзя ни измънить, ин замънить.

"Герой нашего времени" представляеть собою ивсколько рамокъ, вложенныхъ въ одну большую раму, которая состоптъ въ названін романа и единствъ героя. Части этого романа расположены сообразно съ внутреннею необходимостію; но какъ онъ суть только отдъльные случаи изъ жизни хотя и одного и того же человъка то и могли бъ быть замънены другими, ибо мъсто приключенія въ кръпости съ Бэлою или въ Тамани, могли бъ быть подобныя же и въ другихъ мъстахъ, и съ другими лицами, хотя при одномъ и томъ же героъ. Но тымъ не менъе, основная мысль автора даетъ имъ единство, и общность ихъ впечатлънія поразительна, не говоря уже о томъ, что "Бэла", "Максимъ Максимычъ" и "Тамань", отдъльно взятыя, суть въ высшей степени художественныя произведенія. И какія тепическія, какія дивно-художественныя лица—Бэлы, Азамата, Казбича, Максима Максимыча, дъвушки въ Тамани! Какія поэтическія подробности, какой на всемъ поэтическій колоритъ! Но "Княжна Мери", и какъ отдъльно взятая повъсть, менъе всъхъ другихъ художественна. Изъ лицъ одинъ Грушницкій естъ истинно-худошественное созданіе. Драгунскій капитанъ безподобенъ, хотя и является въ тъни, какъ лицо меньшей важности. Но всъхъ слабъе обрнсованныя лица женскія, потому что на нихъ-то особенно отразилась субъективность взгляда автора. Лицо Въры особенно неуловимо и неопредъленно. Это скоръе сатира на женщину, чъмъ женщина. Только что начинаете вы ею запитересовываться и оча-

женщина. Только что начинаете вы ею запитересовываться и очаровываться, какъ авторъ тотчасъ же и разрушаетъ ваше участіе и очарованіе какою-нибудь совершенно пропзвольною выходкою. Отношенія ся къ Печорину похожи на загадку. То она кажется вамъженщиною глубокою, способною къ безграничной любви и преданженщиною глубокою, способною къ безграничной любви и преданности, къ геройскому самоотверженію; то видите въ ней одну слабость и больше ничего. Особенно ощутителенъ въ ней недостатокъ женственной гордости и чувства своего женственнаго достопиства, которыя не мъшаютъ женщинъ любить горячо и беззавътно, но которыя едва ли когда допустятъ истинио глубокую женщину сносить тиранство любви. Она любитъ Печорина, а въ другой разъ выходитъ замужъ, и еще за старика, слъдовательно по расчету, по какому бы то ни было; измъпивъ для Печорина одному мужу, измъняетъ и другому, и скоръе по слабости, чъмъ по увлечению чувства. Она обожаетъ въ Печоринъ его высшую природу, и въ ея обожаний естъ что-то рабское. Всъдствіе всего этого она не возбуждаетъ къ себъ сильнаго участія со стороны автора и, подобно тъни, проскользаетъ въ его воображеніи. Княжиа Мери изображена удачнъе. Это дъвушка неглупая, но и не пустая. Ея направление изсколько идеально, въ детскомъ смысле этого слова: ей мало любить человъка, къ которому влекло бы ее чувство, пепремънно надо, чтобы онъ былъ несчастенъ и ходилъ въ толстой и сърой солдатской шинели. Печорину очень легко было обольстить ее; стоило только казаться непонятнымъ и тапиственнымъ и быть дерзкимъ. Въ ея направленіи есть начто общее съ Группинцкимъ, хотя она и песравненно выше. Она допустила обмануть себя: но когда увидъла себя обманутою, она, какъ женщина, глубоко почувствовала свое оскорбленіе и пала его жертвою, безотв'ятною, безмольно страдающею, но безъ униженія, — и сцена ся последняго свиданія съ Печоринымъ возбуждаеть къ ней сильное участіе и обливаеть ся образь блескомъ поэзіи. Но, не смотря на это, и въ ней есть что-то какъ будто бы недосказанное, чему опять причиною то, что ся тяжбу съ Почоринымъ судило не третье лицо, какимъ бы долженъ былъ явиться авторъ.

Однако, при всемъ этомъ недостаткъ художественности, вся повъсть насквозь проникнута поэзіею, исполнена высочайшаго интереса. Каждое слово въ ней такъ глубоко знаменательно, самыя парадоксы такъ получены, каждое положеніе такъ интересно, такъ живо обрисовано! Слогъ повъсти—то блескъ молніп, то ударъ меча, то разсыпающійся по бархату жемчугь! Основная пдея такъ близка сердцу всякаго, кто мыслитъ и чувствуетъ, что всякій изъ такихъ, какъ бы ин противоположено было его положеніе положеніямъ, въ ней представленнымъ, увидитъ въ ней псповъдь собственнаго сердна.

Въ "Предисловін" къ журналу Печорина авторъ, между прочимъ говоритъ:

«Я пом'встилъ въ этой книг'в только то, что относилось къ пребыванию Печорина на Кавказ'в. Въ моихъ рукахъ осталось еще толстая тетрадь, гдв онъ разсказываетъ всю жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на судъ свъта, но теперь я не могу взять на себя эту отв'ътственность».

Благодаримъ автора за пріятное объщаніе, но сомнъваемся, чтобъ онъ его выполнилъ: мы крѣнко убѣждены, что онъ навсегда разстался съ своимъ Печоринымъ. Въ этомъ убѣжденіи утверждаетъ насъ признаніе Гете, который говорилъ въ своихъ запискахъ, что: написавъ "Вертера", бывшаго плодомъ тяжелаго состоянія его духа, онъ освободился отъ него и былъ такъ далекъ отъ героя своего романа, что ему смѣшно было видѣть, какъ сходила отъ него съ ума нылкая молодежъ... Такова благородная природа поэта: собственною сплою своею вырывается онъ изъ всякаго момента ограни-

ченности, и летитъ къ новымъ, живымъ явленіямъ міра, въ полное славы творенье... Объектируя собственное страданіе, онъ освобождается отъ него; переводя на поэтическіе звуки диссонансы своего, онъ снова входить въ родную ему сферу въчной гармоніи... Если же г. Лермонтовъ и выполнить свое объщание, то мы увърены, что онъ представить уже не стараго знакомаго, о которомъ онъ уже все сказалъ, а совершенно новаго Печорпна, о которомъ еще можно много сказать. Можетъ быть, онъ покажетъ его намъ исправившимся, признавшимъ законы нравственности, но върно ужъ не въ утвшение, а въ нущее огорчение моралистовъ; можетъ быть, онъ заставить его признать разумность и блаженство жизни, но для того, чтобы увъриться, что это но для него, что онъ много утратиль силь въ ужасной борьбь, ожесточился въ ней и не можеть сдълать эту разумность и блаженство своимъ достояніемъ... А можеть быть и то: онъ сделаеть его и причастникомъ радостей жизни, торжествующимъ побъдителемъ надъ злымъ геніемъ жизни... Но то или другое, а во всякомъ случав искупленіе будеть совершено черезъ одну изъ тъхъ женщинъ, существованію которыхъ Печоринъ такъ упрямо не хотълъ върить, основываясь не на своемъ внутреннемъ созерцаніи, а на бъдныхъ опытахъ своей жизни... Такъ сдвлалъ и Пушкинъ съ своимъ Онегинымъ: отвергнутая имъ женщина воскресила его изъ смертнаго усыпленія для прекрасной жизни, но не для того, чтобы дать ему счастіе, а для того, чтобы наказать его за невъріе въ таинство любви и жизни и въ достоинство женщины...

## III.

## ЛЕРМОНТОВЪ и ПУШКИНЪ.

(Изъ отдъла "Библіографическихъ и журнальныхъ извыстій").

Самую св'жую п интересную новость въ современной русской литератур'в, безъ ксякаго сомн'внія, составляетъ теперь н'всколько новыхъ и досел'в непзв'встныхъ публик'в стихотвореній покойнаго Лермонтова. Неожпданный случай доставилъ пхъ намъ въ руки, и мы посп'вшпли под'влиться съ нашими читателями высокимъ наслаж-

деніемъ этихъ какъ будто бы замогильныхъ звуковъ столь много объщавшей и столь безвременно замолкнувшей лиры. Нътъ нужды говорить и доказывать, что Лермонтовъ былъ великій поэтъ: въ этомъ уже давно и единодушно согласились всв, кто только не лишенъ здраваго смысла и эстетическаго чувства. Блескъ поэтическаго ореола загорълся надъ головою молодого поэта тотчасъ же со времени появленія первыхъ его опытовъ. Немного Лермонтовъ успълъ произвести, но это немногое тотчасъ же дало ему, во мивпіп общества, мъсто подлъ Пушкина. Мало того: теперь уже спорять не о томъ, можеть ли имя Лермонтова упоминаться вивств съ именемъ Пушкина, но о томъ, кто выше-Пушкинъ или Лермонтовъ. Подобный вопросъ и подобный споръ могутъ быть плодомъ самаго смъшного дътства, если въ нихъ дъло будетъ идти не объ идеяхъ, а объ именахъ. Вообще сравненія одного великаго поэта съ другимъ чрезвычайно трудны; если же въ нихъ видно желаніе возвысить или уронить его на счетъ другого, то они просто нелъны и пошлы. Однакожъ злочпотребленіе какого-нибудь діла не должно унижать самого дела, и сравнение одного писателя съ другимъ, делаемое съ целью оценить верно и безпристрастно достоинства и недостатки каждаго изъ нихъ, съ полнымъ уваженіемъ къ обоимъ, есть одна изъ важивишихъ задачъ здравой и основательной критики. Результатомъ такого сравненія никогда не можеть быть пошлое заключеніе, что Пушкинъ никуда не годится, потому что Лермонтовъ хорошъ, или что Лермонтовъ никуда не годится, потому что Пушкинъ хорошъ. Ифтъ, результатомъ такого сравненія можетъ быть только объясненіе, въ чемъ именно заключается и великая и слабая сторона того и другого поэта, чемъ одинъ изъ нихъ и выше и ниже другого. Не время и не м'ясто распространяться зд'ясь о таком'ь важном в вопрость, какъ сравненіе Пушкина и Лермонтова; но мы считаемъ кстати по этому поводу нъсколько словъ, тъмъ болъе, что теперь другіе толкують объ этомъ кстати и пекстати, вкривь и вкось.

Сравненіе Пушкина съ Лермонтовымъ особенно трудно по тому горестному обстоятельству, которое какъ будто бы сдълалось неизбъжною участью нашихъ великихъ поэтовъ: мы разумъемъ безвременный конецъ ихъ поирища, вслъдствіе котораго нельзя судить о нихъ, какъ о поэтахъ, вполнъ развившихся и опредълившихся. Это особенно относится къ Лермонтову. Посмертныя сочиненія Пушкина—лучнія, художественнъйшія его созданія, ясно обпаруживаютъ вполиъ установившееся направленіе его. Они не совсъмъ безосновательно были приняты публикою холодно. Въ объясненін противорьчія.

почему лучшія и художественн'ыйшія созданія Пушкина не безосновательно приняты были публикою холодно, заключается объяснение гайны поэзіп Пушкина и значенія его, какъ поэта. Пушкинъ — это художникъ по преимуществу. Его назначение было — осуществить на Руси идею поэзіи, какъ искусства. Намъ скажутъ: неужели же до Пушкина не было на Руси ни поэзіи, ни поэтовъ, и неужели поэзія Пушкина не им'веть никакой связи съ поэзісю предшествовавшихъ ему поэтовъ; неужели она не развилась исторически, а, словно съ неба, спустилась къ намъ? На такой вопросъ, имъющій всю внъшность истины и севершенно ложный въ сущности, мы отвътимъ вопросомъ же, только истиннымъ и извив и изнутри; неужели до грековъ не было на землъ искусства, и поэзія индусовъ, изнанія египтянъ не заслуживаютъ никакого вниманія, какъ произведенія искусства? Нътъ, они составляютъ одинъ изъ интереснъйшихъ предметовъ изученія для эстетики, археологіи и исторіи изящнаго; а между тъмъ искусство, какъ искусство, въ полномъ, пышномъ и благоуханномъ цвъть своего развитія явилось только у грековъ, и, въ этомъ смыслъ, послъ грековъ, ни одинъ народъ доселъ не имълъ гого искусства. И все-таки это нисколько не протоворъчить той исторической истинь, что пскусство грековь было подготовлено искусствомъ другихъ, предшествовавшихъ имъ на поприщъ развитія народовъ. Такимъ же точно образомъ, не лишая заслуженной славы предшествовавшихъ Пушкину поэтовъ, не отрицая ихъ вліянія на него, вполив признавая, что безъ нихъ не было бы и его, можно утверждать, что поэзія, какъ искусство, какъ это, а не что-нибудь другое, явилась на Руси только съ Пушкинымъ и черезъ Пушкина. Для такого подвига нужна была натура до того артистическая, до гого художественная, что она и могла быть только такою натурою, и ничьмъ больше. Отсюда проистекають и великія достоинства, и зеликіе недостатки поэзін Пушкина. И эти недостатки не случайные, а тесно связанные съ достоинствами, необходимо условливаются ими такъ же, какъ лицо необходимо условливаетъ собою затылокъ: ютому что у кого есть лицо, у того не можеть не быть затылка. Экажемъ сперва о достоинствахъ поэзін Пушкина, а потомъ уже э недостаткахъ, необходимо вытекающихъ изъ самыхъ этихъ достоинствъ. Пушкинъ первый сдълалъ русскій языкъ поэтическимъ, а 10эзію русскою. Стихъ его неподражаемо художественъ, пластиченъ рельефенъ, упруго мягокъ. Въ отношении къ художественности и зиртуозности и поэтическаго стиха и поэтическихъ образовъ, Пушкинъ можетъ быть сравниваемъ съ величайшими европейскими поэтамы. Что бы ин говорили о стих в Жуковскаго (двиствительно превосходномъ), но между шимъ и стихомъ Пушкина такое же (если еще не большее) разстояніе, какъ между стихомъ Дмитріева (П. П.) и стихомъ Жуговскаго. Но еще не велика была бы заслуга Пушкина, если бъ достоинство стиха его было чисто визинее, какъ, напримъръ стаха г. Языкова и другихъ; нътъ, стихъ Пушкина, полный мелодін и гармонін, силы и грацін, упругости и ніжности, металлическої твердости и хрустальной прозрачности, былъ выражениемъ поэтической его натуры: этотъ дивный челов!жъ былъ художинкомъ не только въ стих своемъ, но и въ своемъ чувствъ. Объяснимся. Чувство свойствени всякому человкку, по у каждаго человкка ополижетъ свой характеръ. Есть люди, у которыхъ самыя возвышенныя, самыя благо родныя чувства им'вють въ себ'в что-то тяжелое, грубое: у дру гихъ самыя глубокія чувства им'вють въ себ'в что-то мягкое д слабости, и т. д. Преобладающій характеръ чувства Пушкина художественная красэла, впртуозность, если можно такъ выразиться при гибкости и сп. 15. Чувство Пушкина изящио само по себв, взя тое отдыльно отъ его выраженія; и выраженіе его, по одному уж этому, не могло не быть изящно. Каждое стихотворение Пушкин можеть служить доказательствомъ нашихъ словъ: но мы въ особен ности унажемъ на "Рузлуку" (Для береговъ отчизны дальней). По добио Геге, Пушкинъ есть поэтъ внутренияго міра души, и, может бытг, еще болье, чьугь Гете, способень восинтать чувство человых разработать и развить его, сделать его эстетически прекрасными Если повзія, взягая только какъ некусство, даже вив ся философ скаго или правствопнаго значенія, улучшаеть душу челов'яка, т лучшее допавалольство этому можетъ представить собою поэзія Пуш кина. — Это толико лицевая сторона поэзін Пушкина: взгляните в нее съ другог стороны, и васъ поразить ея объективность—кач ство, столь из свозносимое испонимающими его настоящаго значен людичи в столу близкое из правственному индифферентизму. —оп сутстніе одного вреобладающаго убъжденія, а иногда даже устарвлос во мивліяхъ и странцые предразсудки. Таковъ пеобходимо должен быть (особенал жь наше время) всякій художишкь, который тольк художникъ (т. с. вмжств съ тъмъ не мыслитель, не главатый ва кон-шибудь метучей думы времени). Онъ космонолитъ въ мірв, явле нія котораго, въ глазахъ его, всь равно прекрасны и равно пите ресны, какъ явленія природы въ глазахъ естествонениталеля; ов все любить и ин къ чему не прилъпляется; ничего не непавидит ничего не отринаетъ. Поэтическая дъягеньность Пушкина учасл человъческой дичности. Пушкинъ вопросахъ о судъбъ и правахъ человъческой дичности. Пушкинъ велъятъ всякое чувство, и ему добо было въ теплой сторонъ предадия; ветръчи съ дем о н ому дожната примали гармонію духа его, и онъ содрогался этихъ ветръчъ позія Лермонтова растетъ на почвъ безнощаднаго разума и гордо отриваетъ преданіе. Для кого доступна великая мысль дучней позмы его "Вояринъ Орша", и особенно мысль сцены суда монаховъ надъ Арсеніемъ, тъ поймутъ насъ и согласятся съ пами Демонъ не пугалъ Гермонтова; онъ былъ его пъвномъ. Послъ Пушкина ни у кого пят русскихъ поэтовъ не было такого стиха, какъ у Лермонтова, и, конечно, Лермонтова обязать пять Пушкину; но тъмъ не менъ у Лермонтова свой стихъ. Въ "Скаякъ для Дътей" этотъ стихъ возвышается до удивительной художественности; но въ большей части стихотвореній Лермонтова онъ отличается какою-то стальною произанчностію и простотою выраженія. Очевидно, что для Лермонтова стихъ былъ только средствомъ для выраженія сто идей, глубокихъ и въбъть простыхъ своею безпошадною пстиною, и онъ не слишкомъ дорожилъ нять. Какъ у Пушкина грація и задушевность, такъ у Лермонтова жгучая и острая сріла составляеть преобладающее свойство стиха: это трескъ грома, блескъ модий, взявать пучо дному сравненію трехъ тощенькихъ кишкекъ безвременно погибнаго поэта русскаго съ огромною книгою компактьной печати британскаго поэта русскаго съ огромною книгою компактьной печати британскаго поэта русскаго съ огромною книгою компактьной печати британскаго поэта русскаго съ огромною книгою компактьной печати британскато поэта русскаго. Еще разъ повторраемъ: это и смъшно, и нелъно. Но находить сродство въ своемъ отечествъ быстро промелькившато поэта русскаго. Еще разъ повторраемъ: это и смъшно, и нелъно. Но находить сродство въ своемъ отечествъ быстро промелькившато поэта русскаго. Еще разъ повторраемъ: это и смъшно, и нелъно. Но находить сродство въ своемъ отечествъ быстро промелькившато поэта русскаго. Еще разъ повторраемъ: это и смъшно, и нелъно. Но накодить от не потивъ не от не при при при



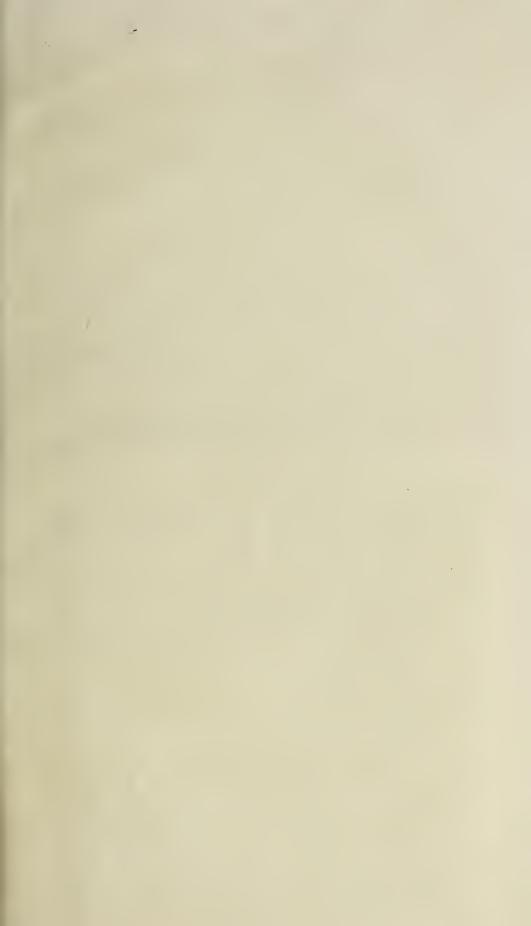





DUKE UHIDERSITY LIBRARIES
691,71 L61628E
691,71 L61628E